АЛЕКСАНДР ОРЛОВ



# ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Кайга комиссара НКВД,

в 1938 году вместе с семьей тайно оставшегося в США.

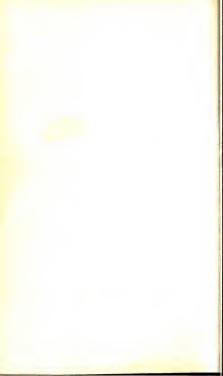

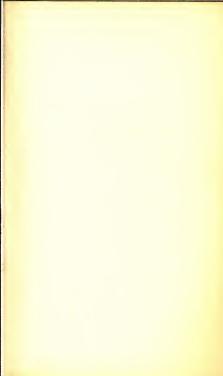

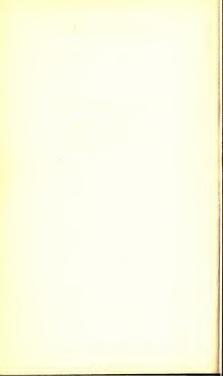

### АЛЕКСАНДР ОРЛОВ

## ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

..Автор" Москва 1991 Текст книги является репринтным воспроизведением издания: *А.Орлов*. Тайная история сталинских преступлений. "Время и мы", 1983.

#### Орлов А.

066 Тайная история сталинских преступлений. — М.: "АВТОР", 1991. — 352 с.

Читателю, которому попадет в руки эта книга, навреняка будет интерсено сравнить ес с официозным присталинским изложением событий, о которых повествует Орлов. Уделив много места "московским процессам", он не оставляет без внимания и "медицинские убийства", и расправу с армейской верхушкой.

Книга А.Орлова не устарела до сегодняшнего дня, в ней нет ни выдумок, ни преувсличений. "Свидетельства Орлова, – отмечает один из авторитетных исследователей сталинского терров Роберт Конквест, – отлично выдерживают проверку".

Биографии, вехам жизненного пути автора посвящено послесловие Б.Старкова.

0 4702010204-025 063(02)-91 Без объявл.

55K 84 P7-4

#### СОДЕРЖАНИЕ

| Предисловие                                           |
|-------------------------------------------------------|
| Провокация                                            |
| Мистические процессы                                  |
| Машина инквизиции                                     |
| Ни гроша-то наша жизнь не стоит!                      |
| Зорох Фридман - герой, оставшийся неизвестным 98      |
| Иван Смирнов и Сергей Мрачковский: дружба врозь 104   |
| Долг партийца                                         |
| Зиновьев и Каменев: кремлевская сделка                |
| Тер-Ваганян: я больше не хочу быть членом партии 137  |
| Ежов мстит Анне Аркус                                 |
| Шантаж                                                |
| Молотов: на волоске от ареста                         |
| Последние часы                                        |
| Сталин осознает свой промах                           |
| 10рий Пятаков                                         |
| Карл Радек                                            |
| Разоблачение                                          |
| Ликвидация чекистов                                   |
| Армия обезглавлена                                    |
| Ягода в тюремной камере                               |
| "Медицинское" убийство: смерть Горького               |
| Николай Бухарин                                       |
| Николай Крестинский                                   |
| Козлы отпущения                                       |
| Использованы и отброшены                              |
| Ближайший друг                                        |
| Надежда Аллилуева. Павел Аллилуев                     |
| Вышинский                                             |
| Сталинские утехи                                      |
| Борис Старков. "Не ради временной славы и честолюбия" |

Под общей редакцией Иосифа Косинского



#### К ЧИТАТЕЛЯМ ЭТОЙ КНИГИ

Немногие рукописи мне приходилось читать так, как я читал эту: сел за письменный стол в десять вечера и где-то около восьми утра закрыл последного страницу, потрясенный прочитанным. И тем, как поразительно мало я знаю о тридцать седьмом годе, как саднящая, незаживающая рана и по сей день живущем в глубине души. И еще тем, что почти тридцать лет эта рукопись оставалась неизвестной нашему читателю. Вот так, в одночасье, и пришла мысль издать эту книгу, может быть, самую уникальную из всех, что были посвящены Сталину.

Нет, эта книга не о том, какой трагедией для страны обернулась сталинская эпоха, и не о том, ка действовал сталинский режим, — обо всем этом достаточно известно и без рассказанного Орловым. Это книга о том, как действоварства и партии (об этом также широко известно), а как предводитель советской тайной полиции, как самый эловещий инквизитор двадцатого века. ...Нерон, Торквемада, Макиавелли, Гиммлер да и сам Гитлер, — кто все они рядом со Сталиным, с его жестокостью, а ео "сладостью мщения", в которой и исповедовался еще в двадцать третьем году перед уничтоженным им впоследствии Каменевым.

Книга лишена или почти лишена эмоций, — по существу, она не более чем показания свидетеля. Но свидетеля особого рода, причастного к самым дыявольским секретам мафии — он был на самом ее верху — и потому по законам мафии подлежал безусловному уничтожению. Чудом вырвавшись, он рассказал о том, что было навеки замуровано в подвалах Лубянки и о чем никогда не узнал бы цивилизованный мир.

Но перед нами не просто уникальный источник информации, а и книга огромного нравственного значения, погружающая в тревожные раздумыя о сокрушительной силе зла и безмерной слабости человека.

Пусть Сталин был дьяволом во плоти, но сколь жалки и ничтожны те, кто оказался под сапогом тирана, каким поразительно равнодушным выглядит окружающий мир, да и, вообще, задаюсь я вопросом: много ли стоят ценности нашей цивилизации, если в ее рамках были возможны Сталин и сталинизм.

Могут сказать, что все это история — да, это так, но, если истории под силу предоставлять голос мертвым, чтобы предостеречь живых, то этих мертвых, их исполненные ужаса голоса мы и слышим со страниц книги Александра Орлова.

Виктор ПЕРЕЛЬМАН

#### ПРЕДИСЛОВИЕ

Я не принадлежу к какой бы то ин было политической партин или группе. В этой книге я не преследую никаких политических или узкопартийных целей. Моя единственная задача предять гласности тайную историю преступлений, совершенных Сталиным, и таким образом восстаюнить те недостающие звенья, без которых грагические события, произошещиие В СССР, приобретают характер неразрешнымой загадки.

Вплоть до 12 июля 1938 года я был членом Вессоизной коммунистической партин и советское правительство последовательно доверяло мие ряд ответственных постов. Я принимал активное участие в гражданской войне, сражался в рядах Красной армин на Иго-восточном фронте, где командовал партизанскими отрядами, действовавшими в тылу врага, и отвечал также за контрователку.

Когда гражданская война кончилась, ЦК партии назначил меня помощинком прокурора в Верховный суд. Здесь я принимал участие, между прочнм, в разработке первого советского уголовного колескса.

В 1924 году я был назначен заместителем председателя Экономического управления ОГПУ (в дальнейшем получившего наименование НКВЛ). На меня были возложены государственный надлор за реконструкцией советской промышленности и борьба со взяточничеством. Затем меня перебросили в Закавказье, в пограняюйска, и я начал командовать подразделением, которое несло охрану границы с Ираном и Туоцией.

В 1926 году меня назначили начальником экономического отдела Иностранного управления ОГПУ и уполномоченным госконтроля, отвечавщим за внешнюю торговлю.

1936 год ознаменовался началом гражданской войны в Испании. Политбюро направило меня туда — советником реструбликанского правительства — для организации контрразведки и партизанской войны в тылу противника. В Испанию я прибыл в сентябре 1936 года и оставался там до 12 июля 1938 года — для, когда я поровал со сталинским режимом.

На тех должностях, что я занимал в ОГПУ-НКВД, мне удалось собрать, а затем и вывезти из СССР совершенно есредные ные сведелия: о преступлениях Сталина, совершенных им, чтобы удержать в своих руках власть, о процессах, организованных им против вождей Октябрьской революции, и о его отношениях с людьми, чьо гибель он подготовил.

Я записывал указания, устно двавемые Сталиным руководителям НКВД на кремлевских совещаниях; его указания следователям, как сломить сопротивление сподвижников Ленина и вырвать у них ложные признания; личные переговоры Сталина с некоторыми из его жертв и слова, произнесенные этими обреченными в стенах Лубанки. Эти тщательно скрываемые секретные материаль в получал от самих следователей НКВД, многие из которых находились у меня в получниении. Среди них был мой бывший заместитель Миронов (в дальнейшем — начальник Экономического управления НКВД, ставщий одним из главных орудий Сталина при подготовке так называемых московских процессов) и Борис Берман, заместитель начальника Иностранного управления НКВД.

В своих преступлениях Сталин не мог обойтись без напежных помощников из НКВД. По мере того как рос список его злодений, увеличивалось и чясло соучастников. Опасаясь за свою репутацию в глазах мира, Сталин рецияг в 1937 году уничтожнть всех доверенных лиц, чтобы никто из них не смог выступить в будущем свидетелем обвинения. Весной 1937 года были расстреланы без суда и следствия почти все руководители НКВД и все следователи, которые по его прямому указанию вырывали ложные признания у основателей большевистской партии и вождей Октябрьской революции. За имии последовали в небытие тысячи энкаведиетов — те, что по своему положению в НКВД могли в той или няюй степени располагать секретной информацией о сталинских преступлениях.

Будучи в Испании, я узнал об аресте Ягоды, наркома внутренних дел. Там же до меня дошни известия об уничтожении ясех моях бавших друзей и коллег, и, казалось, вотнаступит моя очерсив. Тем не менее, я не мог открыто порвать со станиским режимом. В Москве у меня оставальсь мать, которая согласно варварским сталинским законам рассматривалась властями как залюжищи в которой угрожала смертиям казнь в случае моего отказа вернуться в СССР. Точно в таком же положении была и мать моей жены.

На фронтах Испании, особенно когда я выезжал во фронтовую зону при подготовке наступления республиканских войск, я часто оказывался под сильной вражеской бомбежкой. В эти минуты я не раз ловит себя на мысти, что, если мен у быот при исполнении служебных обязанностей, угроза, нависшая над моей семьей и нашими близкими, оставшими ся в Москве, сразу рассеется. Такая судьба казылась мне более привлекательной, чем открытый разрыв с Москвой.

Но это было проявлением малодушия. Я продолжал свою работу среди испанцев, восхищавших меня своим мужеством, и мечтал о том, что, быть может, Сталин падет от руки одного из своих сообщинков или что ужас кошмарных московских

"чисток" минует как-нибудь сам собой.

В августе 1937 года я получил телеграмму от Слуцкого, начальника Иносгранного управления НКВД. В ней сообщалось, что секретные службы Франко и гитлеровской Германии разработали планы моего похищения из Испании, чтобы выпытать у меня сведения о размерах помощи, оказываемой испаниям Советским Союзона.

Слушкий сообщал также, что НКВД собирается прислать мне личную охрану из двенациати человек, которая отвечала бы за мою безопасность и сопровождала меня во всех поездках. Мне тогчас пришло в голову, что в первую очерсдь этой "личной охране" будет поручено ликвидировать меня самото. Я телеграфировал Слушкому, что в личной охране самото. Я телеграфировал Слушкому, что в личной охране не нужщаюсь, поскольку мой штаб круглосуточно охраняется испанской "гражданской гарадией", а за его пределами во всех поездках меня сопровождают вооруженые агенты испанской тайной полиции. Это, кстати, соответствовало действительности.

Советская личная охрана так и не была прислана, однако этот случай меня насторожил. Я начал подозревать, что Ежов, повый нарком внутренних дел, по-видимому, приказал своновый нарком внутренних дел, по-видимому, приказал своно сметения "подвижным группам" убить меня эдесь же, в Испании. Предвиди такой оборот, я послал во фронтовую зону одного из своих помощников с заданием отобрать из немской интербриталы и доставить ко мие десяток преданых коммунистов, накопивших достаточный боевой опыт. Эти люди стали момим постоянными слутниками. Воруженые автоматами и связками ручных гранат, подвешенными к поясу, они неотлучно согровождали меня.

В октябре 1937 года в Испанию прибыл Шпигельгляс, заместитель Слуцкого. Не кто иной, как он, за три месяца до этого организовал в Швейдарии убийство Игнатия Рейсса резицента НКВД, отказавшегося вернуться в Москву. Шпигельгляс, у которого жена в дочь оставлись в Советском Союзе, фактически в роли заложинков, не был уверен в своей собственной участи, вероятно, сам подумывал, как выйти из игры. Но это отиодь не делало его менее опасным. У него ие было в Испании никаких явных дел, и его приезд голько укрепил мои подэрения, особенно когда я узнал, что он встречался в Мадриде с неким Болодиным, который, как выяснилось, был прислан в Испанию Ежовым в качестве руководителя террористической "подвижной группы".

ции, который заодно исполиял и обязаниостн шофера. Сам я вернулся к своей работе в Барселоие.

Я выжидал, откладывая свой разрыв с Москвой, поскольку созиавал, что, действуя таким образом, продлеваю жнзиь моей матери и тещи.

Меня все еще не оставляла наивная надежда, что возможны какие-то перемены, что в Москве случится что-то такое, что положит конец кошмару бесконечного террора.

Наконец, Москва сама решила за меня. 9 июля 1938 года я получил телеграмму Ежова — в то время второго человека в стране после Сталина. Мне предписываютсь выежать в Бельгию, в Антверпен, и 14 июля подняться на борт стоявшего там советского судна "Смурм", для совещамия с "товаришем, известным вам личко". При этом давалось понять, что прибыть туда я должен в машине нашего паръжского посольства, в сопровождении Бирюкова, советского темерального консула во Франции, который "может пригодиться в качестве посредника в базва с предстоящим важныма задамием".

Телеграмма была длинной н мудреной. Ежов и те, кто перешли вместе с инм из аппарата ЦК в НКВД, были куда мене опытиы, чем преживе викаведистские главари, ныне ликвидированиые. Этн люди так старалнсь усыпить мон подоэрения и делапан это так неуклюже, что, сами того не желат, выздали свое тайное намерение. Было ясно, что "Свирь" станет моей плавучей тюрьмой. Я телеграфировал ответ: "Прибуду в Антверпен в вазначенный день".

12 июля мон коллеги собрались перед нашим особняком в Барселоие, чтобы попрощаться со мной. Я чувствовал: они понимают, что меня ждет западия, н уверены, что я в нее попадусь.

Часа через два я был на французской границе. Попрощался с охраной и с агентом испанской тайной полиции, который привык повсюду сопровождать мена. Отскода мой водительнепанец доставил меня в гостиницу в Перпиныме, где ждали жена и дом. Мы сели в иочной экспресс и утром 13 июля прибыли в Париж. Я чувствовал себя так, словио сошел с томущего корабля, — неожиданно, без заранее подготовленного плана, без надежды спаста с тому права, в за дажно подготовленного плана, без надежды спастом.

Я знал, что НКВД располагает во Франции густой агентурной сетью н в течение сорока восьми часов агенты Ежова на-

падут на мой след. Значит, из Франции следовало выбираться как можно скорее.

Единственным безопасным пристанищем представлялась мне Америка. Я позвонил в вмериканское посольство и попросил посла, Вильяма Будлита. Был как раз канун французского национального праздинка — дня взятия Бастилии, и мне ответили, что посла нет в городе. Тогда, по совету жены, мы направились в представительство Квиады. Здесь я предявил нация дипломатические паспорта и попросил кваядские визы под тем предлогом, что хогел бы отправить семью в Квебек — повести тям легний отпуск.

СССР не имел с Канадой дилломатических отношений, так том можно было опасаться, что представительство откажет в просьбе. Но глава представительства, оказавшийся бывшим комиссаром Канады по делам иммиграции, отнесся к нам сочувственно. Он любезно вручил име письмо от своего имени к иммиграционным властям в Квебеке и попросил оказать име помощь.

Олновременно с нами в здании представительства оказался и канадский пастор, каким-то образом связанный с трансатлантическим судоходством. Он сообщил, что канадский теплоход "Монклэр" как раз сегодия отправляется из Шербруа, и еще остапось несколько свободных какит. Я бросился в билетное агентство, жена побежала в гостиницу, гле оставалась дочь. Все трое мы едва успели на вокзал к отходу поедано спустя несколько часов благополучно поднялись на борт теплохода, а еще через час с небольщим — покинули Европу. Моя дочь пускалась в это путеществие с детким сеппцем.

Она все еще оставалась в блаженном неведении относительно того, что произошло. Жена и я не знали, как объяснить ей, что она никогда больше не увидит своих подруг, обеих своих бабушек, родину.

Начиная с 1926 года моя работа заставляла меня большую часть времени жить за границей, и любовь моей дочери к Росии и родному народу ничем не было морачена. Из-за ее болезии — она страдлаг суставным ревматизмом — у нее было мало возможностей наблюдать реальную жизнь и о страданиях своих соотечественников, не говоря уж о жестокостах сталинского режима, она вовсе ничего не знала. Мы с женой инкогда не стремились развеять ее иллозии. Ей были свой-

ственны глубокое отвращение к малейшей жестокости и бесконечное сочувствие любому человеческому сграданию. Понимая, что из-а болеани ее жизны может быть спишком коротка, мы старались утаить от нее правду — это относилось и к сталияской тирании, и вообще к несчастной доле русского народь.

Трудно было объяснить ей, что произошло с нашей семьей. Но она поняла. Она слушала нас, обливаясь спезами. Мир, который она знала, оказался выдуманным, ее иллозии – разлетелись в пух и прах. Она знала, что ее отец и мать отстаивали дело революции в гражданскую войну. Теперь ей было больно за нас. В один день она выросла и стала вэрослой.

Сразу по прибытии в Канаду я написал большое письмо Сталину и коливо его отправия Ежову. В нем я сказал Сталину, который лично знал меня еще с 1924 года, что я думано о его режиме. Но тлавный смысл письма был в другом. Я ставил своей целью стасти жизнь напих матерей. Умолять Сталина сохранить им жизнь, взывать к его мигосердию было бесполенол. Я выбрал другой путь, более подхолядимі, когда речь идет о Сталине. Со всей доступной мне решительностью я предупредил его, что если он посмет выместить эло на напих матерах, я опубликую в се, что мне известно о нем. Чтобы показать, что это не пустая угроза, я составил и приложил к письму перечемь его преступиений.

Кроме того, я предостерег его: если даже я буду убит его агентурой, историю его преступлений немедленно опубликует мой адвокат. Хорошо зная Сталина, я был уверен, что он примет мои предупреждения всерьез.

Я вступил в игру, опасную для себя и нащей семьи. Но я был убежден, что Сталин отложит свою месть до тех пор, пока не достигнет наверняка поставленной им щели: похитить меня и заставить отдать мои тайные записки. Он постарается, конечно, в полной мере удовлетворить свою жажду мести, но только после того, как убедится, что его преступления останутся недвескрытыми.

13 августа 1938 года, ровно через месяц после исчезновения из Испании, я прибыл в Соединенные Штаты с дипломатической визой, выданной мне главой американского представительства в Оттаве.

По прибытии в США мы с моим адвокатом сразу же направились в Вашингтон. Здесь я сделал заявление комиссару по

делам иммиграции о том, что порываю с правительством своей страны и прошу политического убежища.

Охота за мной иачалась тотчас же и продолжалась четырнадцать лет. В этом противоборстве на стороне Сталина были колоссальное политическое могущество и получица таймых агеитов. На моей стороне — только мое умение предвидеть и опозиавать их уловки, да еще самоотверженность и храбрость моих близкух — жены и дочери.

Все эти годы мы избегали писать нашим матерям и даже нашим друзьям в СССР, не желая подвергать их жизнь опасности. Никаких известий об их судьбе мы не имели.

В начале 1953 года мы с женой решили, что матерей наших уже иет в живых и можно рискнуть опубликовать эту книгу. В феврале в начал переговоры о публикашии некоторых разделов с одним из редакторов журнала "Лайф". Переговоры еще шли, когда умер Сталин. Я был стращно разочарован, что он не протянул еще немного, — тогда бы он увидел разошедшуюся по всему миру тайную историю слюжи преступлений и убедился, что все его старания утанть их оказались тщетными.

Смерть Сталина не означала, что я мог больше не опасаться за свою жизнь. Кремль по-прежиему ревивио оберетает свои тайны и сделает все, что в его власти, чтобы разделаться со мной, — хотя бы в назидание тем, кто испытывает соблази последовать моему примеру.

Александр Орлов

Нью-Йорк, июнь 1953 г.

#### провокания

1 декабря 1934 года молодой коммунист Леонид Николаев вошел в здание Смольного и выстрелом из револьвера убил наповал члена Политбюро Сергея Мироновича Кирова, главу ленинградской партийной организации. Убийцу схватили на месте преступления. Из Москвы немедленно выехала в Ленинград специальная комиссия, возглавляемая Сталиным, чтобы расследовать обстоятельства убийства.

Подробности этого преступления остались неопубликованными. Кто такой был этот Николаев? Как он ухитрился пробраться в строго охраняемый Смольный? Как ему удалось приблизиться вплотную к Кирову? Какие причины толкнули его на этот отчаянный шаг - политические или личные? Все обстоятельства преступления оказались окутаны покровом глубокой тайны.

В первом правительственном заявлении утверждалось, что убийца Кирова - один из белогвардейских террористов, которые якобы проникают в Советский Союз из Финляндии, Латвии и Польши. Несколькими днями позже советские газеты сообщили, что органами НКВД поймано и расстреляно 104 террориста-белогвардейца. Газетами была начата бурная кампания против "окопавшихся на Западе" белогвардейских организаций (в первую очередь Российского Общевоинского союза), когорые дескать "уже не впервые посылают своих эмиссаров в Советский Союз с целью совершения террористических актов".

Столь определенные заявления, особенно казнь 104-х белогвардейских террористов, заставляли думать, что участие русских змигрантских организаций в убийстве Кирова попностью установлено следственными органами. Однако на шестнадцатый день после убийства (как по мановению волшебной палочки) к артина полностью изменилась. Новая веремя повящаем в советских газетах, возлагала ответственность за убийство Кирова теперь уже на троцкистско-энновыемсую оплочицию. В один и гот же день, словно по команде, газеты открыли ожесточенную кампанию против лидеров этой уже отошедшей в прошлое оппозиции. Зиновьев, Каменев и многие другие бывшие оппозициоперы были арестованы. Близкий в те дии к Сталину журналист Карл Радек писал в "Известиях." "Каждый коммунист знаст, что теперь партия раздвант железной рукой остатки этой банды... Они будут разтромлены, уничитожены к стерты с лица земли!"

Немависть Сталима к бывшим лидерам оппозиции была хорошо известна. Поэтому в социалистических кругах за рубежом начали выражать опасение, как бы он не использовал смерть Кирова в качестве предлога для расправы с Зиновывым и Каменевым. Некоторые иностранные газеты пустили слух, что Зиновьев и Каменев уже тайно казнены. Советские власти сочии необходимым опровергнуть эти слухи, а 22 декабря последовало сообщение ТАСС о том, что "ввиду недостатка улик" дело Зиновьева и Каменева будет рассматриваться не судом, а "Сообым совещанием при НКВД СССР".

Итак, на протяжении немногим более двух недель советское правительство опубликовало две прямо противоположные версии убийства Кирова, — сначала обвинив в этом лотварлейцея, проинкцик из-за рубежа, а затем бывших вожаков оппозиции. Естественно, советские граждане с нетерпением ожидали судебного процесса, надеясь услышать, что скажет на суде сам Николаев.

Однако им не суждено было этого узнать. 28 декабря было официально опубликовано обвинительное заключение, где утверждалось, что Николаев и тринадшать других лиц являлись участниками заговора, а уже на следующий день газеты сообщили, что все четырнадшать были приговорены к смертной казии на закрытом судебном заседании, и приговор приведен исполнение. Ня в обвинительном заключении, им в тексте приговора ни словом не упоминалось о какой-либо причастности Зиновьева и Каменева к убийству Кирова.

То обстоятельство, что Николаева судил тайный трибу-

нал, еще более усиливало всеобщее недоверие к официальной версии событий, возникшее из-за противоречивых правительственных заявлений. Вставал вопрос: что помешало погасить бродивщие в народе слухи, поставив Николаева перед публичным судом? Никто не сомневался, что Кирова убил именно этот человек, схваченный на месте преступления. К чему же вся эта секретность? Что в этом деле было такого что Сталин не мог вынести на открытый судебный процесс?

В эти дни меня не было в Советском Союзе, и я мог судить обо всем этом только по официальным сообщениям, появлявщимся в московских газетах. Но с самого начала я был уверен, что дело нечисто: не заслуживали доверия ни первая ("белогвардейская") версия Кремля, ни версия о виновности Зиновьева и Каменева.

Первую версию я не мог принять всерьез потому, что она содержала басню о ста четырех казненных белогвардейских террористах. Как бывший начальник погранохраны закавказских республик я прекрасно знал, что через строго охраняемые границы СССР террористы просто не могли нагрянуть в таком количестве. Кроме того, в условиях жесткой советской паспортной системы и всеохватывающего полицейского надзора сто четыре террориста никак не могли одновременно скрываться в Ленинграде. Все это выглядело тем более подозрительно, что, вопреки обыкновению, газеты, сообщая об их казни, не упомянули даже их имен.

Другая версия — об участии Зиновьева и Каменева в убийстве Кирова — была не менее абсурдной. Из истории партии я отлично знал, что больщевики всегда были против индивидуального террора и не прибегали к террористическим актам даже в борьбе против царя и его министров. Они считали подобные методы неэффективными и порочащими революционное движение. А кроме того, Зиновьев и Каменев не могли не отдавать себе отчета в том, что убийство Кирова было бы на руку именно Сталину, который не преминет воспользоваться им для уничтожения бывших вожаков оппозиции. Так и случилось.

23 января 1935 года, почти через месяц после расстрела Николаева, в газетах было объявлено, что начальник ленинградского управления НКВД Филипп Медведь, его заместитель Запорожец и десять других зикаведистов на закрытом заседании Верховного суда приговорены к лишению свободы по обвинению в том, что, "получив сведения о готовящемся покушении на С.М.Кирова... не приняли необходимых мер для предотвращения убистав;

Приговор поразил меня своей необычной мягкостью. Только один из подсудимых получил деся тилетний срок заместителя заем световаться, включая самого Медведя и эего заместителя Запорожиа, получил от двух до трех лет. Все это выглядело тем более странным, что убистью Кирова должно было рассматриваться Сталиным как угроза не только его помликие, но и ему лично: сели сегодия НКВП прохолопал Кирова, завтра в такой же опасности может оказаться он сам Кжждый, кто заял Сталины, не сомневался, что он наверияка прикажет расстрелать народного комиссара внутреннях дел Ягоду и потребует казин всех, кто нес ответственность за безопасность Кирова. Он должен был так поступить хогя бы в назидание другим зикаведистам, чтобы не забывали, что за набывали, что за чибель вождей они в прямом смысле слова отвечают головой.

Самым же странным мне показалось то, что Сталин, едва получив сообщение об убийстве Кирова, отважился лично выехать в Лениград. Я прекрасно знал, как относился он к собственной безопасности, и его поездка в Ленинград в такой неспокойной обстановке выглядела как нечто из ряда вон выходящее.

Необычайную осторожность Сталина и его постоянный страх за собственную жизнь лучше всего иллюстрируют такие примеры.

Известно, что во время официальных торжеств на Красной площади Сталин появлялся на мавзолее, охраняемый отборными воискими частки и массой телохранителей из НКВД. Тем не менее под кителем он всетда носил массивный пуленепробиваемый жилет, специально изготовленный для него в Германии.

Чтобы быть уверенным в собственной безопасности во время частых поездок в загородную резиденцию, Сталин портобовал от НКВД выселить гри четверги жителей улиц, по которым он проезжат, и предоставить освободывшеся комматы сотрудникам НКВД. 35-километровый сталинский маршрут от Кремля до этородной дачи днем и ночью охранялся сотрудниками "озгородной дачи днем и ночью охранялся сотрудниками "озгородной дачи днем и ночью охранялся соткаждая из которых насчитывала тысячу двести человек.

Сталин не рисковал свободно передвигаться даже по территории Кремля. Когда ои покидал свои апартаменты и переходил, например, в Большой кремлевский дворец, охранники усердно разгоняли прохожих с его пути, невзирая на их чины и должности.

Ежегодию, отправляясь на отдых в Сочи, Сталии распоряжался подготовить одновременно его персональный посяд в Москем и соответствующий теплоход — в Горьком. Иногда он предпочитал уезжать непосредственно из Москвы — в таком случае использовался поезд, в ругих случажу — спускатся по Волге до Сталинграда, а уже оттуда поезд, тоже спецатывый, доставлля его в Сочи. Никто не знал зравиее им того, какой вариант выберет Сталин на этот раз, ни дия, когда он пустиств в путь. Его специальный поезд, и пециальный теплоход по нескольку дией стояли в полной готовности, но только в последине часы перед выездом он накомен сообщал доверенным лишм, какой вариант избирает на сей раз, пременяющим поездом и следом за ими двигались два других поезда, заполненные охраной. Сталинский поезд был так оборудовам, что мог выдстражать друкиелельную осаду. В случае тревоги его окна автоматически закрывались броневыми ставными.

Объявив себя вождем рабочего класса, Сталин никогда не бывал в рабочее время ни на одном из заводов, боясь встречаться лицом к лицу с рабочими.

Можно было привести множество других примеров сталинской, мятко выряжаксь, осторожности. Вот почему я с трудом поверит сообщению, что Сталин рискчул отправиться в Ленинград, где только что действовала опасивя террористическая организация и где органам НКВД не удалосу беречь Кирова. Уже сам факт сталинской поездки заставлял думать, что убийство Кирова было делом рук одиночки и что вся эта версия о раскрытой террористической организации является выдумкой.

Тайиа убийства Кирова прояснилась для меня по возвращении в Советский Союз, в конце 1935 года. Прибыв в Ленинград через Филляндию, я защел в здание НКВД, чтобы связаться по специальному телефону с Москвой и заказать спальное место в ночном экспрессе, отправляющемся в Москву. Тут я встретил одного из вновь назначенных руководителей ленинградского управления НКВД, с которым мы вместе служили в Красной армии в гражданскую войну. В разговоре мы, естественно, коснулись тех перемен, которые произошли в Ленинграде после убийства Кирова. Выяснилось. что бывший начальник ленинградского управления НКВД Медведь и его заместитель Запорожец, приговоренные по "кировскому делу" к тюремному заключению, вовсе и не сидели в тюрьме. По распоряжению Сталина, их назначили на руководящие посты в тресте "Лензолото", занимавшемся разработкой богатейщих золотых принсков в Сибири. "Им там живется совсем не плохо, хотя, конечно, похуже, чем в Ленинграде, - сообщил мой старый приятель. - Мелвелю даже позволили захватить с собой его новый кадиллак". Он добавил, что капризная жена Медведя уже трижды побывала у него в Сибири, каждый раз намереваясь остаться там с мужем, однако всякий раз возвращалась обратно в Ленинград. При этом, как и прежде, ей выделяли в поезде отдельное купе первого класса и полный штат обслуги.

Мой приятель рассказал мне о панике, охватившей Ленииград в связи с убийством Кирова и сталинским визитом. В следствии по этому делу он помогал начальнику Экономического управления НКВД Миронову и заместителю народно-

го комиссара внутренних дел Агранову.

Перед тем как возвратиться в Москву, Сталин назначил Миронова временно, на ближайшие месяцы, исполняющим обязанности начальника ленинградского управления НКВД и фактически ленинградским диктатором. Когда я спросил, как это Николаеву удалось проникнуть в строго охраняемый Смольный, мой приятель ответил: "Именно поэтому и были уволены Медведь и Запорожец. Хуже того: за несколько дней до убийства Николаев уже делал попытку пробраться в Смольный, его задержали, и если б тогда были приняты меры, Киров и по сей день оставался бы жив". Мне показалось, что разговор наш носит какой-то поверхностный характер: мой приятель явно не хочет рассказать об убийстве ничего конкретного. Я поднялся, чтобы уйти; тогда он в замешательстве пробормотал: "Дело настолько опасное, что для собственной безопасности полезнее меньше знать обо всем этом".

Намек моего приятеля был гораздо более ценен для меня, чем остальная, весьма скудная информация, полученная тогда от него. Этот двямск не только укрепил мои подозрения насчет того, что обе официальные версии фальшивы, но и показал мие, куда, по-видимому, ведут ниги заговора. К тому времени вне критики поставил себя один-единственный человек в СССР, и ни к кому другому не могли быть отнесены эти слова: "для собственной безопасности полезнее меньше знать обо всем этом".

У меня не было сомнений, что в Москве мне удастся узнать правду о "кировском деле". Я рассчитывал на нескольких старых товарищей, которые занимали в НКВД столь высокие посты, что должень были представлять себе закулисную стори узого убийства. Среди них был началыми Экономического управления НКВД Миронов, которого Сталин брал с собой в Пенниград пра расстедования убийства и который затем был оставлен в Ленииграде в качестве руководителя ленииградского управления НКВД, с полномочимим диктатора.

Миронов поступил на службу в органы государственной безопасности по моей рекомендации. В 1924 году, будучи заместителем начальника Экономического управления ОГПУ, я смог, правда, с немалым трудом, убедить Дзержинского назначить Миронова начальником одного из отделов этого управления. Дзержинский по понятным причинам противился назначению на ответственную должность человека совершенно нового для "органов". В дальнейшем, когда я был назначен командующим погранвойсками Закавказья, я договорился, что Миронов будет исполнять мои обязанности заместителя начальника Экономического управления ОГПУ. Благодаря своим способностям, несколько лет спустя Миронов возглавил это управление и сделался одним из ближайших помощников Ягоды – народного комиссара внутренних дел. Я был уверен, что от Миронова узнаю наконец всю правду о "деле Кирова".

Вскоре после приезда в Москву меня пригласил в гости начальник Тракспортного управления НКВД Александр Шании, близкий друг Ягоды и один из помощинков чина Политбюро Кагановича, занимавшийся вместе с ими реорганизацией советских железных дорог. После обеда хознин дома предложил послушать пластинки. Шанин был больщим любителем старинных русских песен, а тут еще несколько рымок ликера сделали его особенно сентиментальным, Показав на два альбома пластннок, Шанин сказал, что специально отложил их, чтобы послать Ване Запорожцу в его Ленолого. "Ох. Ваня, Ваня, — вздохнул он, — что за человек был! Пострадал ин за что..." Шанин добавил, что Паукер, начальник личной охраны Сталина, только что послал Запорожцу в подарок импортный вадиоприемина.

Тот факт, что Шанни и Паукер посылают Запорожиу подарки, показался мие всема знаменательным. Оба экали, что любое проявление свипатии к осужденному ЦК считает демонстрацией враждебных настроений. По неписаному правилу, установившемуся при Сталине, советские сановники немедленно порывали все отношения даже со своими ближайщими друзьями, как только те попадали в немилость (я уж не говорю — в тюрьму). Такие осведомленные сталинские приближенные, как Шанин и Паукер, конечно, усвоили это элементарное правило: спедует одаривать и ублажать тех, кто успешно делает карьеру, и, наоборот, поскорее равть с теми, чкя карьера лопнула. Напрацивался единственно возможный вывод: Шанин и Паукер энали, что Запорожец вовсе не впал в немилость и посылка ему подарков отнюдь не компрометирует их.

Будучи в Москве, я действительно узнал подоплеку кировского дела, — притом быстрее, чем мог ожидать.

Это случилось так. Весной и летом 1934 года у Кирова начались конфликты с другими членами Политбюро. Киров, прямота которого была всем известна, на заседаниях Политбюро несколько раз принимался критиковать своего бывшего патрона Орджоникидзе за противоречивые указания, которые тот давал относительно промышленного строительства в Ленинградской области. Кандидата в члены Политбюро Микояна Киров обвинял в дезорганизации снабжения Ленинграда продовольствием. Одно из таких столкновений с Микояном, ставшее мне известным во всех подробностях, было вызвано следующим. Киров без разрешения Москвы реквизировал часть продовольствия из неприкосновенных запасов Ленинградского военного округа. Ворошилов, в то время народный комиссар обороны, выразил недовольство действиями Кирова, считая, что тот превышает свои полномочия, позволяя себе вмешиваться в дела военного ведомства.

Киров объяснил на заседании Политбюро, что он пошел на такой шаг, потому что запасы, предназначавшиеся для рабочих, были исчерпаны. К тому же он взял продовольствие у во-

енных только взаймы, собираясь вернуть его, как только при-будут новые поставки. Однако Ворошилов, явно чувствуя поддержку Сталина, не удовлетворился этим объяснением и раздраженно заявил, что, перебрасывая продовольствие с вониских складов в фабричные лавки, Киров "ищет дешевой полулирности среди рабочит." Киров вспыхиул от негодо-вания и со свойственной ему горячностью ответил: "Если По-литбюро хочет, чтобы рабочие давали продукцию, ки прежде всего необходимо кормить! Каждому мужику известно, — полоплужал од свъпавсь на крик — це накумомить подпата. продолжал он, срывать на корик, — не накориншь лошадь, — она воз и с места не сдвинет!" Мнкоян возразил, что, по его она воз в с места не сдоянет: микомп возразми, что, по его сведенням, ленниградские рабочие питаются лучще, чем в среднем по стране. Киров не мог отрящать этого. Но он привед цифры роста продукции ленинградских предприятий и заметил, что этими достижениями с избытком окупаются добавочные пайки рабочих \*

озвочные панки рабочих." А почему, собственно, ленинградские рабочие должны питаться лучше всех остальных?" — вмещался Сталии. Киров снова вышен из себя и закричал: "Я думаю, давно пора отменить карточную систему и начать кормить всех наших рабочих как следует!"

Эта кировская вспышка была расценена как проявление непояльности по отношению к самому Сталину. С тех пор как Сталин сосредоточня в своих руках неограничениую власть, установилось неписаное правило: никто из членов Политбюро не должен выноснть на обсуждение какой бы то ни было вопрос, не получнв благословения Сталина.

Члены Полнтбюро ополчилнсь протнв Кнрова. Мелкне недоразумения искустененно раздувались и изображание к тяжелые прегрешения. Летом 1934 года Орджоникидзе, на-ордный комиссар тяжелой промышленности и влиятельный член Политбюро, вызвал к себе на совещание председателя Ленниградского нсполкома и нескольких руководителей ленинградской промышленности. Они захватили с собой лении расской промышленности. Она захвании с сосол всевозможные очеты и сметы и отправились в Москву, где провели два дия в приемной наркомата тяжепой промыш-ленности. Орджоннкидзе все было недосуг принять их, и со-вещание откладывалось со дия на день. На треты сутки пред-

В стране с 1929 г. действовала карточная система на продовольствие, отмененная уже после смерти Кирова.

седатель Ленгорисполкома позвонил Кирову и сообщил ему о создавшемся положении. Решение Кирова не заставило себя ждать: "Если Орджоникидзе тебя и сегодня не примет, садись на поезд и езжай домой!"

Председатель Ленгорисполкома так и сделал.

Этот эпизол Орджоникидзе изложил на ближайщем заседании Политобнор. Распоряжение Кирова было расценено как "воспитывающее ленииградские кадры в духе партизанщины и неподчинения центру". Его попытки объяснить ситуацию ни к чему не привели. Не в состоянии более сдерживаться, он заявил: "Я и впредь всегда буду так поступать. Мои люди нужны мне в Ленииграде, нечего им прохлаждаться у Орджоникидазе в приемой!"

Постепенно отношения Кирова с Политбюро обострились до предела, и он старался реже бывать в Москве. Членов Политбюро и самого Сталина особенно злила все растущая популярность Кирова в народе. Никто из них, не исключая и Сталина, не был умелым оратором. Их публичные выступления были вялыми и нулными. А Киров, напротив, славился своими блестящими речами, зная, как подойти к массам. Он был единственным членом Политбюро, не боящимся ездить по заводам и выступать перед рабочими. Сам когда-го рабочий, он внимательно выслушивал их жалобы и, насколько мог, старался помочь. Многие партийные и промышленные деятели высокого ранга, работавшие в разных городах, пытались добиться перевода в Ленинград; шел слух, что Киров поощряет инициативу своих подчиненных и выдвигает тех, кто хочет и умеет работать. Его авторитет в Ленинграде был непререкаем. Наркомы в Москве меньше значили для директоров ленинградских предприятий своей отрасли, чем Киров.

Огромная популярность Кирова еще больше возросла поспе семнадцагого съезда партии, который состоялся в самом начале 1934 года. К съезду все было намечено и расписано заранее, — даже зигузиазм, с которым делегаты должны были приветствовать вождей. Каждому чиену Политбюро, появляющемуся на трибуне, было положено две минуты аплописментов. Сталину следовало аплодировать целых десять минут. Однако появление Кирова в президиуме съезда вызвало бурю оваций. Ленинградская делегация приветствовала его с таким восторгом, что увлежла своим примером весс съезд. Киров был встречен оващией такой продолжительности, о какой другие члены Политбюро не могли и мечтать. В кулуарах съезда шептались, что на долю Кирова выпал почет, который предназначался только одному человеку: Сталину.

Раздраженный чрезмерной независимостью Кирова, Сталин решил отозрать его из Ленинграда. Ему было объявлено, что его ждет назначение на ответственную должность в Москве, в Ортбюро ЦК.

Одиако Киров не специил в Москву. Он выгадывал месяц за месяцем, ссыпавсь на то, что необходимо довести до конца ряд важных дел в Ленинграде, начатых при нем. Более того, он все реже и реже появлялся на заседаниях Политбюро, что выглядело уже вызывающе.

Сталин мог, конечно, задержать Кирова в Москве во время любого из его приездов и воспрепятствовать его возвращению в Ленинград. Но это означало бы открытую ссору, после которой было бы крайне затруднительно назначить Кирова на какую-либо должность в ЦК. Больше того, удержать Кирова в Москве против его воли было не так легко, - разве что арестовать его? Однако тогда, в 1934 году, по отношению к члену Политбюро подобные действия были крайне нежелательны. Отстранение члена Политбюро все еще требовало сложной формальной процедуры. Задавшись такой целью, пришлось бы для начала сфабриковать против Кирова обвинение в какой-нибудь антиленинской ереси или в отклонении от генеральной линии партии и развязать против него кампанию критики, которая должна охватить все партийные организации. В данном случае такой путь был для Сталина неприемлем. Подавив троцкистскую и зиновьевскую оппозиции, Сталин много раз писал и заявлял устно, что, очистившись от ереси, партия окрепла и сделалась "сплоченной и монолитной как никогда". Но кампания, направленная против Кирова, наверняка вызовет слухи о новом расколе в партии и о разногласиях в Политбюро. При этом Сталин понимал, что и за рубежом опять появятся сомнения в прочности его режима, чего он никак не хотел.

Он пришел к выводу, что сложная проблема, вставшая пера ним, может быть разрешена лишь одним путем. Киров должен быть устранен, а вина за его убийство возложена ма бывших вождей оппозиции. Таким образом, одним ударом и убъет двух зайцев. Вместе с ликвидащей Кирова будет

покончено с ближайшими сподвижниками Ленина, которые, как бы ни чериил их Сталин, продолжали оставаться в глазах рядовых партийшев символом большевизма. Сталин решил, что, если ему удастся доказать, что Зиновьев, Каменев и другие руководители оппозиции пролизи кровь Кирова, "верного сына нашей партии", члена Политбюро, — он вправе будет потвебовать: к ор о в ъ з в к р о в ь.

Единственной частью государственного аппарата, которая могла помочь Сталину в подготовке этого убийства, являлось ленинградское управление НКВД, отвечавшее за безопасность Кирова. Но начальником этого управления был Филипп Медведь, связанный с Кировым тесной дружбой. Медведя следовало убрать и заменить другим человеком, "более надежным". У Сталина был на примете такой человек; Евдокимов, давний сотрудник "органов". Несколько лет подряд Сталин брал его с собой в отпуск – не только в качестве телохранителя, но и как приятеля и собутыльника. Евдокимов получил от Сталина больше наград, чем любой другой знкаведист. Это была странная личность с застывшим, точно окаменевшим лицом, сторонившаяся своих коллег. В прошлом заурядный уголовник, Евдокимов вышел из тюрьмы благодаря революции, примкнул к большевистской партии и отличился в гражданской войне. Когда война закончилась, Евдокимов был назначен начальником областного управления ОГПУ на Украине. Там он лично возглавлял карательные операции против антисоветских повстанческих банл.

По распоряжению Сталина Ягода издал приказ о переводе Медведи из Ленинграда в Минск и назначении Евдокимова на его место. Узнав об этом, Киров пришел в негодование. В присутствии Медведя он позвонил Ягоде и без обиняков начал допытываться, кто дал ему право перемещать ответственных ленинградских работников без разрешения ленинградского обкома. Затем Киров позвония Сталину и опротестовал недопустимый образ действий Ягоды. Приказ о переводе Медведи из Ленинграда пришлось отменить.

Поскольку с назначением Евдокимова в Ленинград ничего не получилось, у Стапина не было иного выбора, как обратиться за помощью к Ягоде и посвятить его в свои тайные планы, касавщиеся Кирова. Ягода сразу же вызвал из Ленинграда своего протеже и фаворита Ивана Запорожца, который в то время был заместителем Медведя. Они посетили Стапила вдвоем. Избежать линного разтовора Стапила с Запорождем было нельзя: последний никогда не взялся бы за такое чрезычайное задание, касающееся члена Политбюро, если б оно исходило всего лишь от Ягоды и не было санкционировано самим. Стапиным. Получив сталинский наказ, Запорожец вернулся в Ленинград.

Как раз в это время среди бумаг, поступающих в ленинградское отделение НКВД, оказалось секретное донесение, касавшееся молодого коммуниста по имени Леонид Николаев. Этот Николаев был так обозлен тем, что его исключил из партии и связанной с этим невозможностью устроиться на работу, что у него появилась мысль об убийстве председателя комиссии партийного контроля. Этим актом доведенный до отчания Николаев знамеревался выразить свой протест против партийной бюрократии, чьей жертвой он себя считал.

Доное на Николаева поступил в "органы" от его друга, которому он имел неосторожность рассказать о своих намерениях. В этом, конечно, не было инчего удивительного. Закономсрным было и то, что Запорожец, озабоченный полученным в Москев заданием, заинтерссовалея личностыю Николаева. Встретивщись с его "другом" и поговорив с ним, он прищел к выводу, что слова Николаева не приходится считать пустой болговией. Дело приняло еще более сересчыный оборот, когда "друг" выкрал и принес Запорожщу дневник Николаева.

Дневник был сфотографирован и снова подброшен тупа, откуда был украден. На его страницах Николаев подробно описывал свои элоключения: как он был беспричино "вычишен" из партии, какое бездушное отношение встречал со стороны партийных чинов, когда пытался добиться справединвости, как его уволили с работы и до какой жуткой инщегы докатилась его семья — двое детей, жена и мать. Запися дисвника были полны клокочущей ненависти к бюрократической касте, вощарившейся в партии и государственном аппарате.

Чтобы получить возможно более полное представление о личности Николаева, Запорожец решил лично встретиться с ним. Все тот же "друг" организовал ему якобы случайную

встречу с Николаевым, представив Запорожда под вымышленным миемем, как своего бывшего сослуживы. Поболтав о том, о сем, они расстались. Николаев произвел на Запорожда благоримтное впечатление. Теперь "другу" была поставлена новая задача: попытаться еще более сблизиться с Николаевым, время от времени передавать ему небольшие суммы денет, прикумуться разделяющим его взгляды — и, конечно, сообщать НКВД о каждом его шате. Сам Запорожец поспешия в Москву поделиться соображениями о том, как лучше использовать подвернувшийся случай. Там он еще раз был принят Сталиным.

В Москве было решено, что Николаев подходит для реализации намеченного плана. Главное премириство этого варианта заклиочалось в том, что Николаев напат на мысль о геррористическом акте самостоятельно и вдобавок не подозревает, что с какого-то момента его действия косвенно направляются аппаратом НКВД.

Инструкции, полученные Запорожцем, сволились к оппому: постаряться перевести террористические замыслы Николаева с некоего члена партийной контрольной комиссии, исключавшей его из партии, на Кирова. За время, пока Запорожец отсутствовал; инколаевский замысел превратился в неотвязную манию: его поступок станет сигналом к восстанию против ненависной партийной борократии. "Друг" Николаева предупредия Запорожца, что их пологечный делает попытки раздобыть отнестрельное оружие.

Услышав об этом, Запорожец выразил "другу" опасение, что Николаев, чет доброго, действительно застрелит какогото работника партконтроля, не имеющего, разуместає, личной охраны. Между тем НКВД намерено взять террориста є поличным, непосредственно перед тем, как он попытаєтся совершить террористический акт. Это удастся спепать, не допуская кровопролития, только в гом случае, если Николаев откажется от покушения на какуюто незначительную персону и попытаєтся убить, ну, допустим, Кирова, что заведомо обречено на провал, так как того охраняют денно и ношно. Как только Николаев с револьвером в кармане произкнет в завние Смольного, есл тут же сказатть сетруличим НКВД, которые специально будут его поджидать. А от "друга" требуется теперь только одно: внушить Николаеву, что убийство какого-то незначительного чиновника из партконтроля не

даст заметного политического эффекта. Зато выстрел, направленный в члена Политбюро, отзовется эхом по всей стране.

Леонид Николаев, как и следовало ожидать, ухватился за

идею совершить террористический акт против Кирова. Теперь синиственным препитствием к исполнению намеченного было отсутствие револьвер. Николаев рассчитывал украсть револьвер у кого-то из знакомых партийцев. Выяснилось, что в этом нет необходимости: "друг", последнее время так часто приходивший Николаеву на помощь, ссужавщий его деньтами, выручил и тут. Ему удалось "добыть" револьвер... В основном все необходимые приготовления были позади. С помощью "друга" Николаев придумал предлог, чтобы получить пропуск в Смольный. Друзья отправились за город — проверить оружие в действии.

Наконец настал решающий день: Николаев, с портфелем в руках, явился в Смольыьй и получип пропуск в комендатуре НКВД, ведавшей охраной здания. У входа в главный коридор Смольного охранинки заглянули в пропуск и разрешили Николаеву войти. Но не успел он сделать и двух шагов, как один из них вернул его и потребовал показать, что в портфела тым лежал револьвер и записная кимежа. Николаева тут же задержали и препроводили в комендатуру. Уже за одно хранение отнестрельного оружия без специального на то разрешения полагалось три года тюрьмы. А если б еще работники компьнийской комендатуру ы заглянули в его записную книж-ку — сразу выяснилась бы истинная щель Николаева, приведшая его в Смольный.

Но прошел час или два — и все чудодейственно переменилось: элоумышленнику вернули револьвер и записную книжку и предложили покинуть здание Смольного.

Пораженный происшедшим, Николаев прибежал к своему "другу" и все ему рассказал. Тот не мог прийти в себя от изумления, видя перед собой Николаева после всего, что случилось, живым и невредимым.

Происшествие в Смольном было для Запорожца малоприятиой неожиданностью. Выходит, он не сделал все от него зависащее, чтобы обеспечить Николаеву свободный доступ к Кирову. А Москва уже рассчитывала, что именно в этот день получит информацию о результате покущения. Теперь всю ответственность за неудачу возложат, конечно, на Запорожца. Когда ему сообщили о происшествии, он приказал коменданту Смольного освободить задержанного и вернуть ему портфель, реаольвер и задисную кинжку. Еще оставалась надежда, что Николаева удастся направить в Смольный вторично, на этот раз избежав промаха. Все зависело от дальнейшего поведения Николаева.

А тот был крайне утнетен своей неудачей. В подавленном состоянии он выслушивал рассуждения "друга" о том, что на до бы сделать еще одну попытку... Однако это продолжалось недолго. Дней через десять Николаев уже сам стал поговривать о повторении попытки покущения. К нему вернулось прежнее чувство уверенности. "Друг", следуя инструкциям Запорожца, советовал на этот раз проникнуть в Смольный в вечернее време.

Вечером 1 декабря 1934 года Николаев вторично появился в Смольном — с тем же самым портфелем, где вновь лежали записная книжка и револявер. На этот раз Запорожет все предусмогрел. Получив пропуск, Николаев благополучно миновал охраников у входа и без помех вошел в коридор. Там никого не было, кроме человека средних лет, по фамилии Борисов, который чистился личным помощиком Кирова. В перечне работников Смольного он фигуроравл как согрудник специальной охраны НКВД, однако не имел ничего общего с охранной службой.

Борисов только что приготовил поднос с бутербродами и стакатами зая, чтобы нести его в зал заседаний, где как раз собралось бюро обкома. Заседание бюро шло под председательством Кирова, и Николаев терпеливо ждал. Войдя в зал, Борисов сказал Кирову, что его зовут к прямому кремлевскому телефону. Спустя минуту Киров поднагля со стула и вышел из элаг заседаний, прикъры за собой дверь.

В тот же момент грянул выстрел Участники заседания бросинись к пвери, но открытье с удалось не сразу: мешали ноги Кирова, распластанного на полу в луже крови. Киров был убит наповал. Тут же распростерлось тело другого человека, не известного чичами бюро. Это был потерявщий сознание Николаев. Рядом с ним валялись револьвер и портфель. Кроме убитого и убийцы, в коридоре не было ни души. Члены бюро были немало удивлены тем обстоятельством, что отсутствовал даже кировский охраники. Прошло немного времени, и в коридоре появълись согрудники НКВД, прибывшие арестовать Николаева. Сталин и Ягода были извещены об убийстве Кирова немедленио. Спустя некоторое время Ягода позвонил начальнику Ленинградского управления НКВД Медведю и сообщил ему, что выезжает в Ленинград, сопровождая Сталина.

Запорожен выполнян порученное ему задание. Но его роль на этом не копчилась. В пенинградском управлении НКВД никто, кроме него, не имел поиятия, что, по замыслу "хозяныв", террористический акт против Кирова должен был в конечном счете привести к осуждению Зиновьева и Каменева. Запорожен знал, что Стапин, появившись эдесь, наверияка захочет повидать Николевав, чтобы определить, годится ли тот для открытого судебного процесса. Необходимо было срочно получить от Николева соответствующее "признание". В этом случае, как только Сталии прибудет, можно будет пожить перед ими показания, в которых Николаев чистоердечно заявляет, что убил Кирова по прямому указанию Зиновьева и Каменева.

Запорожец мобилизовал всю свою знергию, чтобы вырвать у Николаева такое признание, пока Сталин находится еще в пути. Впрочем, он не предвидел особого сопротивления со стороны убийцы, По опыту работы в НКВД он знал, что даже ни в чем не повинный человек, ошеломленный арестом и деморализованный неуверенностью в судьбе близких, остающихся на свободе, становится в руках следователей крайне податливым и склонен подписать все, в чем его обвиняют. Ну а Николаев только что совершил чудовищное преступление - убил члена Политбюро. Теперь он был близок к беспамятству. В своей тюремной камере, обращаясь к надзирателям, он кричал, что ничего не имеет лично против Кирова и совершил террористический акт в минуту отчаяния. От своего "друга" Запорожец узнал, что Николаев очень привязан к жене и детям. На случай, если он станет отказываться от нужных показаний, Запорожец собирался пригрозить ему, что его близкие тоже пострадают. Этого было достаточно, чтобы Николаев подписал любое признание.

Мешала, правда, небольшая неувязка. Месяца за два до покушення "друг" познакомил Николаева с Запорожцем, представив последнего так: "Мой приятель, тоже рабочий человек". Теперь, если Николаев опознает этого "приятель,

рабочего" в заместителе начальника ленинградского НКВД, ему станет ясно, что "друг" - знкаведистский провокатор. Он сможет сопоставить ряд фактов - звеньев обдуманного заговора, выстраивающих цепь, - как бы это не завело слишком далеко! Здравый смысл должен был подсказать Запорожцу, что лучше передать Николаева кому-нибудь из коллег, который и выжмет из арестованного требуемое признание. Но Запорожец не был склонен уступать заслуженные им лавры кому бы то ни было. Он жаждал во что бы то ни стало сам добиться от Николаева показаний, направленных против Зиновьева и Каменева, и доложить о них Сталину. Приходилось игнорировать то неприятное обстоятельство, что они с Николаевым уже однажды встречались. Встреча была вроде случайной, и оставалось надеяться, что Николаев, подавленный дальнейшими событиями, просто не узнает Запорожца, тем более что тот будет в форме НКВД.

Рассчитывая на полную деморализацию Николаева, Запорожец решил действовать без промедления и распорядился доставить арестованного к нему.

Едва войдя в его кабинет, Николаев узнал в высоком знкаведистском нагальстве своего случайного знакомого и помял, что стал жертвой политической провокащии. Запорожец обманулся в своих расчетах. Перед ним предстал не жалкий неврастеник, согнуащийся пол тяжестью стращного преступления и ареста, а упрямый и бесстращный фанатих. Николаев прямо заявил Запорожцу, что, ничего не имея против Кирова лично, он все же доволен, что ему упался этот геррористический акт, открывающий зру борьбы с привилегированной кастой партийных бюрократов.

Этот разговор закончился тратикомической сценой. Из кабинета Запорожита послышался крик, дверь кабинета рывком распажнулась, и Запорожен выкомочи в приемную, преследуемый Николаевым с поднятым над головой стулом. Николаева тут же скватили и отправили обратно в провъм

Спуста искоторое время надзиратели услышали странный заук, длоксившийся из николаевской одиночки. Николаев вновь и вновь бросался на стену, ударянсь в нее головой. В его-положения не бало другой возможности поскорее покопчить счеть с жизнью. Вероить од полагал, что заодно он набавляет и свою семью от перспективы следствия с применеимем шток. Его пришлось связать и перевести в другую менямем шток. камеру, стены которой были обтожены тофраками. Отныме дежурство в камере нес особо доверенный сотрудник НКВД. На рассвете следующего для Запорожец снова пытался завязать разговор с Никопаевым, но из этого опять ничего не вышло: Николаев прямо-таки пылал к нему ненавистью, какие уж тут разговоры!

Повяление Сталина в Ленинграде было больщим событием, Ему был отведен в Смольном целый этаж и сверх того с десяток комнат выделен во внушительном здания НКВД. Эти помещения были полностью изолированы от всех остальных.

Стапин немедля принялся за дело. Первым, кого он вызвал к себе, был Филипп Медведь, начальник Ленинградского управления НКВД. Разумеется, этот вызов был чистой формальностью, — Стапин прекрасно знал, что тому ничего не известно об убийстве Кирова, кроме чисто внешних фактов. Медведь был быстро отпушен, и сразу же последовал вызов Запорожца. Сталин говорил с ним с глазу на глаз больще часу, после чего распорядимся доставить Николаева.

Его разговор с Николзевым происходил в присутствии Ягоды — народного комиссара внутренних дел, Миронова — начальника Экономического управления НКВД, и оперативника, доставившего Николаева из камеры. Николаев, войди в коммату, остановился у порога. Голова его была забинтована. Статин сделал ему знак подойти ближе и, всматривансь в него, задал воприсо, прозвумащим потит илсково:

Зачем вы убили такого хорошего человека?

Если б не свидетельство Миронова, присутствовавшего при этой сцене, я инкогда бы не поверил, что Сталин спросил именно так, — настолько это было непохоже на его обычную манеру разговора.

Я стрелял не в него, я стрелял в партию! — упрямо отвечал Николаев. В его голосе не чувствовалось ни малейшего трепета перед Сталиным.

А где вы взяли револьвер? — продолжал Сталин.

 Почему вы спрашиваете у меня? Спросите у Запорожца! – последовал дерзкий ответ.

Лицо Сталина позеленело от злобы. "Заберите его!" буркнул он.

Уже в дверях Николаев попытался задержаться, обер-

нулся к Сталину и хотел что-то добавить, но его тут же вытолкнули за дверь.

Как только дверь закрылась, Сталин, покосившись на Миронова, бросил Ягоде: "Мудак!" Не заставляя себя специально просить, Миронов направисля к выходу. Несколько минут спустя Ягода слегка приоткрыл дверь, чтобы вызвать запорожда. Тот оставался наедине со Сталиным не более четверти часа. Выскочив из этой эловещей комнаты, он зашагал по коридору, даже не взглянув на Миронова, продолжавшего сидеть в приемной.

Дело Николаева окончилось полным провалом.

"Друг", оказавшийся агентом Запорожца, подбивал его проникнуть в Смольный, тот же "друг" достал ему револьвер — и Николаева уже не оставляло подозрение, что НКВД сам подстрекал его убить Кирова.

Значит, нечего было и думать об открытом суде по "делу об убийстве Кирова". Если б даже и удалось звручиться обещанием Николаева давать показания против Зиновьева и Каменева, на это обещание нельзя было положиться. Кто мог дать гарантию, что то же чувство фанатичного протеста, которое толкнуло Николаева на террористический акт, не овладеет им снова? У него мог вырваться крик, что это не Зиновьев и Каменев, а сам НКВД подстрекал его к убийству. Сталии не мог пойти на столь явный риск. Ему оставалось поторопить НКВД с организацией закрытого процесса, где Николаев предстал бы перед тайным трибумалом.

В то же время спедовало что-то объяснить народу отностительно убийым Кирова Безусловию, Сталии не мог объявить, что молодой коммунист действовал в одиномку и пособственной инициативе, протестуя против засилы мороуратического режима, установленного партией. Выгоднее было представить его ставленияком русских белогвардейцев. Так появится на свет миф о белозмигрантах, которые якобы пробратись в СССР из Польци, Литвы и Финлиндии для организации геророистических актов.

Сталин, конечно, постарался замести следы топорной работы Запорожца. Прежде всего он распорадился ликвидировать "друга", не потрудившись даже допросить его. Затем были вызваны заместители Кирова, у которых следовало вывепать, не слишком ли многое им известно об этом деле. Но онн оказались людьми искущенными и сообразили, что выказывать свою осведомленность или проницательность в данном случае просто опасно. В их рассказах Сталина насторожила только одна деталь; услышав выстрел и выскочив из зала заседаний в коридор, они обнаружили, что постоянного кировского охранинка поблизости почему-то нет, да и Борисов, только что вызвавший Кирова из зала, куда-то бесследно нсчез. Они его никогла больше не встречали...

В общем-то в таинственном исчезновении Борисова не было ничего сверхестественного. Он был арестован Запорожцем как знавший кое-что о роли НКВД в организации убийства. Не могу судить, что нменно было известно Борнсову, но сам этот факт неприятно поразил меня. Дело в том, что Борисов был известен своей абсолютной преданностью Кирову н, казалось бы, не должен был сознательно подыгрывать Запорожцу в ущерб своему "хозяину".

Сталин знал, что Борнсов арестован и находится в Больщом доме, "Поговорив с заместителями Кирова, он прибыл в это здание и потребовал привести Борисова. Их разговор был очень кратким, и очень скоро Борисов по распоряжению Сталина был в полной тайне ликвидирован. Итак, Сталии сразу же избавился от лвух свидетелей.

Сталинский поезд увез тело Кирова в Москву. Гроб для прощання с убитым установили, как было принято, в Колонном зале Дома Союзов, Газеты сообщали, что Сталин, стоя в почетном карауле, испытал такой приступ горя и любви к погибшему другу и соратнику, что приблизился к гробу и поцеловал мертвого. Как бывший ученик духовной семинарии он в этот момент не мог не сознавать, что напрашивалась параллель между этим его поцелуем и поцелуем Иуды Искарнота, запечатленным на лице Христа,

То обстоятельство, что Запорожен так неуклюже выполнил порученное ему тайное задание и что НКВД оставил следы своего участия в убийстве Кирова, заставило Сталина сначала отказаться от иден обвиннть в этом убийстве бывших вождей оппознции. Но Сталин всегда отступал лишь на время. Поспешно расстреляв непосредственного убийцу и тайно уничтожив опасных свидетелей — посторонних, знавших илн

Здание ленинградского управления НКВД.

подозревавших о роли НКВЛ в этом преступлении, — Сталин виовь обрел спокойствие и принял решение вернуться к первоначальному замыслу. О том, что это произошло очень скоро, можно судить когл бы по тому, что официальная пресса, вначале объявившая, что убийство Кирова — дело рук белогвардейских геррористов, вдруг изменила тон. Еше бы — в связи с этим убийством Сталин прямо распорядился привлечь к ответственности Зиновьева, Каменева и других бывших лидеров оппозиции.

На закрытом сулебном процессе, состоявшемся 15 января 1935 года, не удалось выдвинуть никаких доказательств соучастия Зиновьева и Каменева в этом преступлении. Тем не 
менее, под двалением членов военного трибуката и в результате неотстурных домогательств Ягоды, на которого в свою 
очередь давил Сталин, Зиновьев и Каменев согласились признать, что они несут "политическую и моральную ответственность" за убийство, в то же время отридка какую-ибо причастность к нему. На этом шатком основании им вынесли 
обвинительный приговор косудили обоки на пять лет дагерей,

## постоянные козыри сталина

Этот процесс был первым в целой серии громких судебных процессов, направленных на уничтожение почти всех основателей большевистьскої партии и вожудей Октября. Отныме убийство Кирова фигурировало на каждом крупном политическом процессе и каждый раз вменялось в вину все новым группам обвиняемых.

Многие критики тих, так называемых московски старых процессов считали, что сталинское решение истребить старых большевиков объясняется его неутолимой жаждой мести этим людям. Мести за то, что они не соглащались с его полинкой. За то, что наставлали на выполнении ленинского завещания, гле предлагалось сместить Стилине с песта генерального секретара ЦК партим. Невольно приходила на ум сталинская концепция "сладости мшения", — он высказал ее как будто в дружеской беседе С Каменевым и Дзержинским. Дело было летимы вечером 1937 года, задолго до всех этих процесбыло летимы вечером 1937 года, задолго до всех этих процес



Орджоникидзе, Сталин, Молотов, Киров, Ворошилов, Каганович и др. в дни работы XVII съезда ВКП(б), Москва.



С.М.Киров. 1934 г.

сов. "Выискать врага, — будто бы откровенничал Сталин, отработать каждию деталь удара, насладиться неотвратимостью мщения — и затем пойти отдыхать... Что может быть слаще этого?.."

Конечно, нет ничего удивительного в том, что Сталиным владели подобные изуверские мысли, Ведь он родился и вырос на Кавказе, где кровная месть существовала на протяжении столетий и встречается даже теперь. Так что не приходится сомневаться, что жажда мести играла немалую роль при уничтожении Сталиным большевистской "старой гвардии". Тем не менее, не в одной мести тут дело. Сталин был прежде всего реалистом в политике и руководствовался трезвым расчетом. Известно много случаев, когда он подчинял эгому расчету свои чувства и эмоции. На пути к власти он неоднократно поступался своим самолюбием, высказываясь в пользу собственных врагов, притом наиболее ненавидимых. И, напротив, не считался даже с самыми близкими друзьями, когда это казалось ему выгодным. Так, несмотря на застарелую ненависть к Троцкому, он счел целесообразным в первую годовщину революции воздать ему должное - притом не где-нибудь, а в газете "Правда", - как главному руководителю Октябрьского восстания, которому партия обязана тем, что петроградский гарнизон практически без сопротивления перещел на сторону большевиков. Как видим, Сталин сумел тогда глубоко затаить жгучую ненависть к своему опасному сопернику. С тем большей силой она проявилась потом - и в конечном счете погубила Троцкого.

С другой стороны, узы многолетней дружбы не помещали Сталину уничтожить Буду Мдивани и Сергея Кавтарадзе, оказавшихся в оппозиции к его политическому курсу.

Бухарин, лучше чем ктолибо другой знавший Сталинаполитика, тоже подчеркивал его чрезвычайно метительный характер. Впрочем, главной статинской чертой он считал неуголимую жажду власти. В 1928 году, когда Бухарин еще оставался четемом Политбюро и главой Коминтериа, он как-то втихомолку, ночью, зашел повидаться с Каменевым, чтобы выразинь тому свою поддержку в обстановие коварных стаалинских интрит. Говора с Каменевым, Бухарин охарактеризовал Сталина такими словами: "Он беспринципный интриган, все на свете подчиннощий своей жажде власти... Он всерда тотов сменить свою взгляды, сели считает, что то поможет ему избавиться от кого-либо из нас... Его интересует только власть. Пога что он, чтобы остаться у власти, делает нам уступки, но потом пересущит нас всех... Сталин умеет только мстить, вечно держит кинжал за пазухой. Нам бы следовало помнить его мысль насчет "сладости мщения"!" Свидетельство Бухарина тем более примечательно, что

Свидетельство Бухарина тем более примечательно, что оно не преднальначалось лям митинга вили собрания, не преследовало цели произвести впечатление, а было высказано с глазу на глаз человеку, который и сам достаточно хорошо знал Сталина.

Сталинское решение уничтожить большевистскую "старую гвардию" логически вытекало из всей истории его борьбы за власть. Он довольствованся ссылкой предводителей оппозиции в Сибирь и заключением их в лагерь лишь на то время, пока был занят куреплением режима собственной диктатуры. Как только эта шель оказалась доститнутой, и он счел свое положение достаточно прочным, чтобы безнам, занно сжить со свету потенциальных соперников, — они были уничтожены, покинув политическую арену окончательно и навсегда.

Убийство Кирова, которое Сталину было необходимо для обвинения и ликвидации старых большевиков, не случай-но было запланировано им на 1934 год. В этом году страна как раз начала выкарабкиваться из глубокого кризиса, в который она была ввергнута авантюристическими сталинскими методами индустриализации и коллективизации. Кстати, мало кто знает сейчас, что идея такой коренной перестройки зкономики первоначально принадлежала Троцкому. Тогда Сталин решительно выступал против нее. Дошло до того, что на заседании ЦК он заявил, что для советской России строить Днепрогзс - то же самое, как если бы русский деревенский мужик вознамерился купить граммофон вместо коровы, Однако в дальнейшем, объявив оппозиционеров вне закона, он изменил свое отношение к их идеям и, более того, начал выдавать их за свои. Притом, если Троцкий настаивал на постепенной коллективизации сельского хозяйства по мере того, как промышленность сможет поставлять машины, мере (по, как промышленноств сможет поставлять машиния, необходимые для эффективной работы крупных колхозов, — Сталин решился провозгласить "сплошную коллективиза-цию". В этой области, как и во многих других, Сталин стремился выказать себя еще более последовательным и бескомпромиссным революционером, чем даже Троцкий!

Действуя и эдесь привычными методами террора и принуждения, Сталин отказывался признать ту простую истивичто кнуг не заменит ракторов и комбайнов. Сопротивление крестьянства коллективизации поставило страну на грань экономической катастрофы; Сталин ответил массовыми репрессиями, которые в свою очередь вызвали в ряде областей настоящие восстания ссльского населения. На Северном Кавказе и в некоторых областях Украины в их подавлении участвовали вооруженные силы, влють до военной аввящим

Впрочем, Красная армия сама в значительной мере состояла из сыновей крестьян, которые понимали: в то время. как они подавляют восстание в одной части страны, в другой ее части армейские подразделения точно так же брошены против их отцов и братьев. Неудивительно, что было много случаев перехода мелких подразделений армии на сторону восставших крестьян. На том же Северном Кавказе одна из авиационных эскадрилий отказалась вылететь на подавление восставших казачьих станиц. Она была немедленно расформирована, а половина ее личного состава расстреляна. Один из сталинских приспешников, Акулов, назначенный заместителем начальника ОГПУ, был вскоре снят как не обеспечивший своевременной помощи со стороны ОГПУ одному из полков, попавшему в окружение: восставшее казацкое население расправилось с этим полком, не оставив в живых ни одного человека. Фриновский, начальник погранвойск ОГПУ. отвечавший за подавление восстаний и проведение карательных операций, докладывал на заседании Политбюро, что в реках северного Кавказа плывут по течению сотни трупов так велики были потери воинских подразделений. Соответственно этому и восстания были подавлены с невероятной жестокостью. Десятки тысяч крестьян были расстреляны без суда, сотни тысяч - отправлены в ссылку, в сибирские и казахстанские концлагеря, где их ждала медленная смерть.

Еще одним следствием массовой коллективизации был голол, охвативший былую житиницу Европы — Украину, а также Кубань, Поволжье и другие районы страны, Даже те иностранные журчалисты, что обычно одобряли сталинскую политику, оценивали количество жертв голода в пять-есмы миллиноно человек. Согласно подсечатам ОГПУ в докладе.

преднавиченном для Стапина, число умерших голодной емертью составляло 3,3-3,5 миллиона. Причиной этого стращного мора были не какие-то природные стихии, неподвластные человеку, а безумие и произвол диктатора, неспособного пред видсть послед-твия своих действий и равнодущного к страданиям народа. Пресса Запада справедливо окрестила это бедствие "Организованным голодом".

По стране бродител сотин тысяч бездомных детей и подростков, чим родители умеран с голоду, были расстреляны или сославы. Уделом детей стали попрошайничество и воровство. Для контроли за перемещениями взрослого насспения была срочно введены паспортная система. Волинкла сеть так называемых закрытых распределителей, снабжавщих сталинскую борократию продовольствием и другими товарами в условиях всеобщего разорения и голода. Эти распреслители еще больше увеличили ненавиеть народа к правящей кликс и поддерживавщему се спою. Привидетированные диш могли купить здесь за тот же самый советский рубть в 20–30 раз больще, чем рядовой граждании в обычном матазине.

Советские газеты не отозвались на стращный голод, поразивший страну, ни единой строкой. Они были заполнены крикливыми сообщениями об успекза индустращизации и восквалениями "мудрого и любимого" Сталина. Цензура уже сточилась до предела. Корреспоидентам иностранной прессы, было запрещено выезжать за пределы Москвы и ее окрестностей.

Сталинское руководство предприняло отчаянные усилия, ятобы создать виспедатение некоего благосстояния котя бы в столице — напоказ иностранным дипломатам и журналистам. Поезда с продовольствием, предвазначенным для тех или иных областей страны, нередко "конфисковывались" по дороге: их заворачвали на Москву. Милиция выбивалась из сил, выглавирая бездомных детей, кватан их на улицах и отправляя в тюремные камеры. А в театрах, как из в чем не бывато, ставлилеь помлезные спектакли, и знаменитые балетные коллективы выступали с прежним бтеском. Пир во время чумм.!

В стране нарастало всеобщее озлобление против режима, захватившее уже и партийных активистов. Даже аппарат ОГПУ был деморализован сомнениями и страхом за буду-



Сталин и Пятаков на приеме работников промышленности цветных, легких и редких металлов в Кремле.

шее. Бывали дви, когда и Стапни не мог не чувствовать, как почва уходит у него из-люд иют. С тревогой выслушнвал он ежедневные доклады ОГПУ, где отмечался масштаб волиений в стране и оживление оппозиционных выстроения среди партийной массы. В Высшей партийной школе ходили по рукам листки с изложением платформы троикистов. В Горыковской школе политиросвещения и Московском педниституте распространялись копии ленииского "завещания", находившегося под запретом. На стенка заводских корпоз там и сям появились гневные надписи, направленные против Стапина.

Именно в эти критические дин, когда сталинская власть зашаталась, он, вероятно, и принял решение: если ему суждено пережить этот кризне и сохранить свою личную власть — в будущем следует набавиться от всех потенциальных соперников, которые сейчас элоэдню ждуг его падения.

-

Еще задолго до убниства Кирова Сталин с помощью разнообразных политических махинаций и "силовых приемов" освободил себя от какого бы то ни было контроля со стороны партниных масс. В 1924 году, после смертн Ленина, он при поддержке Зиновьева и Каменева, напуганных огромной популярностью Троцкого, объявил так называемый "ленинский призыв в партию". В результате масса рабочих и служащих, которые в первый, самый тяжкий период революции держались в стороне от борьбы, хлынули теперь в партию, и партинцы, преданные революционным идеям, оказались разобщенными в пассивной среде новичков. В дальнейшем, на протяжении 1924-1936 годов, Сталин организовал одну за другой чистки партии, в ходе которых многне мыслящие и получившне боевую закалку коммунисты в условиях сталинского курса объявлялись неналежными и лишались партбилетов. Вместо них в партию вовлекались советские служащне-бюрократы. В обмен на матернальные блага н возможность карьеры они платили полным подчинением и готовы былн выполнять любой приказ, исходивший сверху.

Особенно обескровилн партию чистки, последовавшие за разгромом оппозиции. Внутрипартийные разногласия уже не разрешались путем дискуссий и голосования, как при Ленние, а пресекались карательными мерами ОГПУ. Малейшее проявление независимости со стороны члена партии оказывалось достаточным, чтобы лицить его партбилета и уволить с работы. Основным положительным качеством партийца стало спепое повиновение парткому, а не преданность программе партии, как прежде. В этих условиях большевиетская партия, представлявшая собой при Ленине живой и мыслящий организм, постепенно деградировата до состояния бездушной машлым, лишенной какого бы то ни было влияния на политическую мужны страми.

Правда, иссмотря на чистки, к 1934 году в партии все еще насчитывалось небольшое число старых большеныхся, в риспособившихся в той или иной степени к сталинскому режиму. Отстраненные от участив в политике, они со свойственной им энергией отдались участию в индустраназации страны и укреплению ее обороноспособности. Теперь пришло время убрать с дороги и этих людей, хорошо поминяших, что представляла собой партия при Ленине и Троцком, и понимавщих, куда гнет Сталин в своей политике.

Чтобы от них избавиться, Сталин организовал в 1935 году, под предлогом проверки и обмена партийных билегов, новученству, которая с цининой откровенностью была направлена против старых ченов партии. Парткомы возглавлялись теперь молодыми подъми, вступившими в партию опшь недавно. Многие из них только что пришли из аппарата ШК, гре занимали разные мелкие должности. Даже партком всего огромного ОТПУ возглавлялся в 1934 году совсем молодым, двадцатилятилетним человеком, неким Баланном, вступившим в партию всего за год до этого. Именно Балаян организовал комиссию по чистке партии в Дзержинском районе москвы, которая занималась исключением из партии старых большевиков с согидным дореволюционным тюремным и каторожным стажем.

Спецующим шагом Сталина был роспуск Общества старых большевиков, последовавщий в мае 1935 года. Это общество состояло из старых членов партии, активно занимавшихся подпольной револющионной деятельностью при царском режиме и готовивших рабочий класс к револющии. Лении называл этих ветеранов "эолотым фондом"; партийные массы относились к ими с любовью и уважением, считая их "совестью партии".

Обществу старых большевиков принадлежало издатель-ство с типографией, где печатались различные марксистские труды и воспоминания членов Общества, воспроизводящие труды в воспоминания частов отщества, воспроизводения, картимы прошлого и участие старых большевиков в созда-нии партии. Разуместся, в этих работах, которые были изданы по большей части еще при Ленине, имя Сталина почти не упо-миналось. В то же время целые главы посвящаниеь деятельности других выдающихся большевиков. Одного этого было достаточно, чтобы Сталин возненавидел ветеранов большевиздостаточно, чтомы сталия возменавидел встерания оольшевиз-ма. Их труды являлись бы вечным опровержением тех выду-манных сталинских биографий, которые он счел необходи-мым заказать, дорвавшись до единоличной власти.

Члены Общества старых большевиков с негодованием слечлены мощества старых оольшевиков с иетолованием сле-лили за тем, с какой бесперемонностью сталинские придвор-ные "теоретики" искажают исторические события, выду-мывают басии и не брезгуют даже прамом фальсификацией, чтобы состряпать для Сталина болсе впечативощую биогра-фию, представия его бизкайцим сотрудником Денина. Ста-рые члены партии стали свидетелями запрета, наложенного на труды по истории партии, изданные при Ленине. Эти книги были заменены новыми, заполненными хвалой Сталину и клевещущими на других деятелей революции, которые на самом деле являлись неоспоримыми лидерами партии. Шло время. Сталинская жажда славы становилась все более неутолимой, так что приходилось изымать из обращения даже эти новые книги по истории партии. На смену им появля-лись совершенно уж фантастические писания, где роль Сталина выпячивалась настолько, что оставляла в тени самого Ленина. Старые большевики не могли вычеркнуть из памяти того, что видели в свое время собственными глазами. Не желали они и зазубривать, как школьники, новые легенды, желым они и зазучривать, как школьникы, новые летельны, проставлявшие иныещиего ликтатора. Этих стариков, проведших лучшие годы своей жизии в царских тюрьмах или в сеыпих лучшие годы своей жизии в царских тюрьмах или в сеыпик, Сталин и мои надеяться подкупить. Правла, немногие из них, сломленные житейскими невтодами и опасающиеся за вих, сломпенные жигеискими невягодами и опасающиеся за судьбу своих детей и вирков, скрепя серпце, примкнули к сталиискому лагерю. Но остальные – подавляющее боль-шиство – продолжали свитать, что Стални измення делу ре-волюции. С горечью следини эти люди за горжествующей ре-акцией, униточавшей одно завоевание революции за другим. После ареста и ссылки многих членов Общества старых



Демонстрация трудящихся на Красной площади 1-го мая 1938 г.

большевиков, репрессированных за участие в оппозиции, оставшиеся на свободе замскнулись в себе. Они были бессиольны противостоять сталинской гирании. Богатый политический опыт подсказывал им, что революции свойственны принивы и отливы. Теперь они втайне надеались, что сталинскую реакцию смоет новая революционная волна. Пока что оми помалкивали об этом. Но в обставловие сталинской диктатуры, делавщей восхваление вождя и его действий обязательным для всех, моличане рассматривалось как призакт протеста. Кроме того, пока эти люди имели воэможность встречаться в стенка своего Общества и обмениваться мнениями по поводу происходящего, Сталин не мог инсценировать судебные процессы и истреблять прежних руководителей большевистской партии.

После ликвидации Общества старых большевиков ветераны партии начали исчезать одии за другим. Они переводились на разные должности в другие города, но лишь единиы достигли места назначения. Большинство были отправлены в Сибиры и беспедню исчезать.

Месяц спустя Сталин ликвидировал Общество политкаторжан и ссыльно-поселенцев. Царская каторга, через которую прошли чтены этого общества, означала приблизительно то же, что во Франции тех времен — ссылка на Чертов остров. Сталин, как известно, не удостоился чести побывать в шкуре политкаторжания.

Общество политкаторжан с 1921 года издавало журнал "Каторга и ссылка", посвященный истории царской торьмы, каторги и ссылки, а также истории революционного движения в России до 1917 года. Лаже беглый просмотр вышедших йомеров этого журнала позволяет установить заменаетальный факт: все легендарные герои российского революционного движения, уполиянаемые здесь и дожившие до сталинской тырании, были репрессированы. Заговорщиков, угрожавших царскому трону, Сталин счеп теперь опасными для режима его собственной личной власти.

Ликвидация обоку обществ состоялась в тот период, когда множество других организаций продолжало существовать, широко субсидировалось и поощрялось свыше. Именно в эти годы по всей стране открылось большое колячество клубов для привистированной бюрократии; директоров промышленных предприятий, директорок жен, владельцев автомация — и джаж "Клуб западных танцев.

Угрозу своей власти Сталин усматривал не только со стороны ветеранов большевима. Он опасался также молодого поколения, которее росло в затклой атмосфре диктаторского режима. Ему было хорошо известно, что в царское время революционные партии вербовали в свои поплольные организации главным образом молодежь, всегда отличавщуюся повышенным чувством справедливости и нетерпимостью к любому тему.

Сталин опасался молодежи в некотором смысле даже больше, чем старых членов партии. Этих он почти всех энал лично, энал их образ мыслей и их намерения. Каждый из них был занесен в "черный список" ЩК и находился под неусыпным надаором ОГПУ. Напротив, в подрастающей молодежи нелегко было разобраться, рассортировать е и исключить революционизирующие элементы. А между тем в кричитеский момент они могтип прерартиться в реальную угрозу для сталинской тирании. Поэтому Сталин вновь и вновь требоват от ОПГУ расширения сети осведомителей среди молодежи, особенно на промышленных предприятиях и в вузах.

Все его попытки контролировать молодежь с помощью комсомола и других массовых организаций потерпели неудачу. По всей стране стижийно возникали молодежные кружки, участники которых пытались найти ответ на политические вопросы, которые не полагалось задавать свлух. Не имея опыта какой бы то ни было нелегальной деятельности, их участники часто попадали в лапы НКВД.

Неповольство населения отражалось, конечно, и на комсомольцах, особенно происхолящих из рабочей среды. Эту молодежь горько обижало явное неравенство, царящее кругом — полуголодное существование большинства и роскошная жизнь привилегированной бюрократической касты. Сыновыя и дочери простых рабочих видели, как их сверстники, дети высоких чинов, назначаются на заманицывые должности в государственном аппарате, в то время как их самих эксцлуатируют на тяжелых работах, гле гребуется ручной труд. Комсомольщам, завербованным на строительство московского метро, приходилось работать по десять часов в день, нередко по пояс в ледяной воде, а их сверстники из верхов в то ме самое время раскатывали по Москве в лимузинах, примадлежащих их папашам. Безжалостная эксппуатация комоомопцев на строительстве метро привела к тому, что сразу восемьсот человек, бросив работу, направились как-то к зданию ШК комсомопа и швырнули там на пол комсомопьские билеты, выкрикивая рутательства в дарес правительства. Это происшествие произвело большое впечатление на партийную верхушку. Сталин немедленно собрал на заседание членов Политбюро и потребоват созыва пленума московского комитета партии для обсуждения этой первой в истории комсомола стачки.

мола стачки. Отсутствие свободы слова и суровое подавление любой критической мысли заставили комсомольцев организовывать непетальные кружки для обсуждения волнующих вопросов. Реакция властей последовала без промедления: в 1935-1936 годах лысячи комсомольцев были арестованы и отправлены в лагеря Сибири и Казахстана. Одивеременно десятки тысяч юношей и девушек, в чьей пояльности власти не были уверены, отправились туда же, будто по собственной воле. — "строить новые города".

Не рассчитывая на рабочий класс и другие слои населения, Сталин начал поиски иной социальной опоры, которая в дачае чего, могла бы поддержать режим его личной власти. Самым смелым шагом в этом направлении следует считать восстановление казачих войск, упрадленных революцией.

В царское время казаки являлись оплотом грона и орудием подавления революционного движения в России. Казачам войска составияли самостоятельную часть российской армии, пользованиеь особыми привилегиями и правом самоуправлены. Их шефом был лично царь, а главиокомандующим считался наследник престопа. В течение жизни многих поколений казаки с детства обучались военному делу, воспитывались в строго монархическом духе и были убежденными вратами реаолюции. Реакционность казаков укоренилась в них столь глубоко, сповно они принадлежали к какойто особой расс. Карательные экспедиции, поручавшиеся казакам, топили в крови любую реаолюционную вспышку.

10 осново расс. мараглевные капедиции, поручавниеся казакам, топили в крови любую революционную вспышку. После Октябрьской революции казачество, разумеется, примкнуло к контрреволюции. Из казачов состояли белые армии генералов Каледина и Краснова. Добровольческая армия белых на Дону, возглавляемая генералами Алексеевым и Корниловым, тоже была казаческой, Донские и кубанские

казаки считались главной силой генерала Деникина. Оренбургские и уральские казаки образовали армию Дутова, сражавшуюся против красивых. На протяжении трех лет гражданской войны казачество ожесточенно сражалось с Красиой армией, беспощално убивало красноармейцев, попавших в плен, а также всех, кто мог быть заподозрен в симпатиях к советской власти.

Теперь Сталин воскресил казачьи войска со всеми их привилетиями, включая казачью военную форму царского времени. Тот факт, что эта акция совляла по времени с разгоном обществ старых большевиков и политкаторжан как нельзя более ярко свидетельствовал о характере сталинских перемен.

На праздновании головщины ОГПУ, которое состоялось в декабре 1935 года в Большом театре, всех приглашенных поразвил присуствие неподалску от Сталина, в третьей от него ложе, группы казачых старшин в вызывающей форме шарского образца, с золотокым и серебраными аксельбатиами. В их честь московский танцевальный ансамбль исполнил казачью пляску. Сталин и Ортжоникиле всеко аплодировали. Выгляды присуствующих чаще устремлялись в сторону восмещенных атаманов, чем на сцену. Бывший начальних ОГПУ, отбывавший котла-то каторгу, прощептал, обращаясь к сидевшим рядом коллетам: "Котда я на них смотрю, во мне вся кровь закіншает! Ведь это их работа!" — и наключил голову, чтобы те могли видеть шрам, оставшийся от удара казацкой шашкой.

Сталину казаки были нужны, как и царю, для подавления вспышек недовольства: более надежных исполнителей по этой части найти было трудно.

В сентбяре 1935 года советские граждане с удивлением прочли в газетах правительственное постановление, которым в Красной армии ввяодились ввания, упраздненные Октябрьской революшей. До этого лня командиры Красной армии различались по занимаемым должностим: "комроты", "комбат", "комполка" и т.д. Новое постановление восстановленое восстановление оклады были упрочены, огромные средства отпущены на стро-истольства образодного состава. И это было слыко на часть образодного полько начало. В давънейшем Стании восстановля стекрально-

ские звания (хотя ранее народу прививалась — притом успешно — ненависть уже к самому слову "генерал") и военную форму, близкую к дореволюционной, вплоть до золотых и серебряных аксельбантов.

Введение особых воинских званий вкупе с новыми привилегими для командиров ликвидировало последиие остатис товарищеских отношений, сохранявшихся в армии еще со времен гражданской войны. Все это преспедовало две цели: во-первых, дать командилому осставу Красной армии реальные стимулы, которые заставили бы их защищать советскую власть, а во-вторых, показать народу, что революция со всеми ее обещатиями кончилась и сталинский режим достиг полной стабильностя

4

7 апреля 1935 года советское правительство опубликовало аакон, небывалый в истории цивилизованного мира. Этим законмом провозглащалась равная со взрослыми ответственность, вплоть до смертной казии, для детей от двенадщати лет и старие за различные преступления, начиная с воровоства.

Народ был поражен этим чудовищным актом. Хорошо зная, иго в сталикских судах царят равиодушие и безаконие, люди испытывали тревогу за детей, которые легко мостии стать жертвами ложного обвинения, а то и просто недоразумения. Это нововведение поразило даже тех, кто занимал видное положение среди сталинистской бюрократии.

Желая смягчить жуткое впечатление, произведенное этим законом, правительство прибетло к смехотворной уловке: оно распустило слух, что мовый закон направлен главным образом против... беспризорных, которые расхищают продовольствие из колхозных амбаров и железнодорожных вагонов.

Согласно марксистской теории, преступление является порождением социальной среды, которая сформировала преступника. Если за точка эрения верна, то она – безжапостный приговор всему сталияскому строю, который даже детей превратил в преступников, притом в столь небывалом копичестве, что правительство не придумало инчего лучшего, как распространить на них законодательство, рассчитальное на преступников взрослых. Тот факт, что на восемнадцатом году существования советского государства Сталин решился на введение смертной казни для детей, более ярко, чем другие, говорит о его истинном нравственном облике.

Опубликование нового закона застало меня за пределами Советского Союза. Советские дуплюматы, находившиеся за рубежом, выражали возмущение этим чудовищным актом сталинского произвола. К тому же Сталин еще раз показал: на мировое общественное мнение ему наплевать. Одня советский посол сказал мне, что он предложил своим подчиненным отменить пресс-конференцию для иностранных корреспондентов и сам избегает встреч с дипломатами других стран из бозяни вопросов, касающихся этого позольного законь

В подобной же щекотливой ситуации оказались и лидеры зарубежных коммунистических партий. В августе 1935 год на съезде Объединения французских учителей делегатамкоммунистам был задан вопрос относительно этого закона. Сначала они не нашти ничего лучшего, как вообще отрицать, что подобный закон принят в Советском Союзе. Когда же на следующий день им показали таезгу "Известия" с его текстом, они заявили буквально следующее: "При коммунизме дети настолько сознательны и хорошо образованы, что вполне в состоянии отвечать за свои поступки".

То обстоятельство, что столь постыдный закон был отлашен без вокного стемения, еще груднее поддается объяснению, если принять во вимавине, что Сталии всегда старался утайть от мира теневые стороны: вовего режима. Мы знаем, что он постоянно отрицал даже существование в СССР концентрационных лагерей, хотя это ни для кого в мире не явлалиось тайной. Миллионы заключенных, сомвешихся при нем в сибирских лагерях, сплошь и рядом попадали за колночую проволоку без аккого бы то ни было суда, и о них инкогда не упоминалось в советских газетах. Что касается смертных приговоров в СССР, то на каждый такой приговор, вынесенный судом и преданный гласности, приходилось не менее сотни казаем, совершенных в полной тайне.

Обстоятельства, породившие варварский закон, стали мне известны только по возвращении в Москву.

Я узнал, что еще в 1932 году, когда сотни тысяч беспризорных детей, гонимых голодом, забили железнодорожные станции и крупные города, Сталин негласно издал приказ: те из иих, кто был схвачен при разграблении продовольственных складов или краже из железнодорожных вагонов, а также те, кто подхватил венерическое заболевание, подлежали расстрелу. Экзекуция должна была производиться в тайне. В результате этих массовых расстрелов и других "административных мероприятий" к лету 1934 года проблема беспризорных детей была разрешена в чисто сталинском духе. Теперешний закон, таким образом, вовсе не был направлен против беспризорников — в этом уже не было необходимости. Его цель была совершенно иной, и выяснилось это, когда Сталин своими инквизиторскими методами начал готовить старых "соратников" к первому московскому процессу 1936 года

цессу 1936 гола.

цессу 1936 года.
Как я уже упоминал, Зиновьев и Каменев на какое-то время утопили стапинскую жажду мести, согласившись на таймом судилище 1935 года признать свою "морально-политическую ответственность" за убийство Курова. Но ненадолго: для ликвидации их обоих, а заодио и других заслуженных членов партии Сталин изуклагося в недвусмисленном "пречавании" Зиновьева и Каменева в том, что именно они организовали покущение на Кирова и вдобавок намеревались убить его самого. Чтобы заставить Зиновьева и Каменева показывать самого. Чтобы заставить зиновьева и каменева показывать т а к о е и на самих себя, и притом в открытом судебном заседании, требовались новые, особо утонченные и зффек-тивные инквизиторские методы. Надлежало найти в душе злих сталинских заложинков самую узавимую, самую чув-ствительную точку и использовать соответствующий прием пытки.

ем пытки.

Такая болевая точка была найдена: привязанность старых большевиков к своим детям и внукам. Лидерам оппозиции уже однажды утрожали карой, которая может постигнуть их детей. Это произошло в ходе подготовки тайного судилища 1935 года. Тогда они не поверыли этим угрозам, полатая, то даже Сталин не пойдет на такое чудовщию преступление. А теперь бывшим оппозиционерам, находящимся в заключении, просто показали копион газетного листа, где был опубликован правительственный указ, обязывающий суд применты к детям вес статы уголовного конеска, а стало быть, и любую кару, включая и смертную каэнь. Стало ясно, что Сталива оми недооцениям и что их дети и внуки оказалижсь в смертельной опасности. Так новый закон вошел в арсенал средств

сталинской инквизиции в качестве одного из иаиболее действенных орудий моральной пытки и психического давления. Секретарь ЦК Николай Ежов лично распорядился, чтобы

Секретарь ЦК Николай Ежов лично распорядился, чтобы текст этого закона лежал перед следователями на всех допросах.

## мистические процессы

1

Чудовищиме обвинения, выдвинутые Сталиным против старых партийцев, ошеломили весь мир. Обвиниемые, представшие перед судами в Москве, пользовалные мявестностью далеко за рубежами страны. Это были люди, вместе с Лениным и Троцким подлявшие массы российских трудящикся на величайщую социальную революцию и основавшие государство, полобного которому из анали истомия.

Что могло заставить этих выдающихся деятелей вдруг изменить своим идеалам, своей партии, рабочему классу и совершить рад гнуснейцих преступлений — таких, как шпионаж, предательство, подрыв советской промышленности, вплоть до массового убийства рабочих — н все это ради единствениюй цели — восстановить в СССР капитальям?

Московские процессы поставин мир перед дилеммой: либо все товарици и ближайцие помощинки Ленина действительно превратились в изменинков и фацистских шпионов, либо Сталин является небывалым фальсификатором н убийцей.

Замешательство, вызванное чудовищностью обвинений, еще более возросло, когда все обвиняемые признаит свою вниу в ходе публичного процесса. Еще более усилилось исдоверие к подобному суду. Странное поведение обвиняемых на суде породило самые разнообразные предположения и догадки: будто бы онн давали свои показания под действим гилноза лил показания были выразывы пытками, или же полеудимых пичкали специальными сиздобьями, парализующими их волю. Только одно инкому ие приходило в голову: что Сталин прав и что старые говарищи Лемина созивались в кошмарных преступлениях потому, что действительно совершили их.

Сталия, безусловно, понимал, что мир не поверит голословным заявлениям прокуратуры, будто основатели большевистской партии продались Гитлеру или японскому императору и старались восстановить в СССР капиталистические порядки. Поэтому сетествение было бы ожидать, что он слеате все, что в его силах, чтобы только поидкренить обвинения хоть какиминибудь объективными доказательствами. Тем не менее, ни на одном из трех московских процессов государственный обвинитель не смог предъявить ни одного документа, доказывающего вину обвиняемых: ни конспиративного письма, ни шпионского донесения, ни хотя бы политической прокламации либо листовки,

Эта особенность московских процессов представлялась еще более странной, если вспомнить, что, согласно обвини-тельному заключению, масштаб заговора, инкриминированного подсудимым, был гигантским: он охватывал всю терного подсудимым, выл гигантским: он охватывал всю тер-риторим Советского Союза, а его участник и подовревались в нелегальных поездках в Германию, Францию, Данию, Нор-вегию, где якобы совещались относительно убийства руково-дителей советского правительства и рассивения СССР. По всему Советскому Союзу были раскиданы десятки активно действующих террористических и диверсионных групп, ко-торые будто бы совершали покушения на жизнь вождей, торые оудго оы совершали покушения на жизнь вождей, зарывали мины и выводили из строя целые промышленные предприятия. В общем, сотни человек в течение целых четы-рех лет подготавлявали распад государства. Чем же объ-ксиялся тот факт, что НКВД не сумел обнаружить и единой бумажки или иного вещественного доказательства?

В беседе с несколькими иностранными писателями Сталин объяснил это так: обвиняемые, старые и опытные конслии объясния это так: обвиняемые, старые и опытные конс-шираторы, зарамее униточжит все документы, которые мол-ли бы им повредить. Считая себя знатоком сыскной прак-тики охранного отделения и современного НКВП, Сталии, вероятно, про себя посменявлся над наявностые обствен-ного разъяснения, которое не выперживало нидакой критики. Партийшьо-подпольщием в царской России были не менее опытными конспираторами, чем обвиняемые на московских процесках. Вервее, на скаме подсудимых и до революции, и челерь, при Сталине, сидели одни и те же люди. Тем не менее,

полиция постоянно находила на их конспиративных кварти-

рах массу документов, которые затем предъявлялись суду как вещественные доказаельства их революционной деятельности. После Февральской революции в архивах охранного отделения были обнаружены сотни секретных партийных документов, включая письма самого Денина.

НКВД, подобно дореволюционному охранному отделению, получал в свое распоряжение разного рода "зацепки" и документальные свидетельства с помощью агентов-провокаторов. Замечу, что в распоряжении НКВД было гораздо больше возможностей для вербовки секретных сотрудников, то есть осведомителей, чем у охренного отделения. Последнее, сгремясь принудить революционера стать агентом-провокатором, не могло угрожать ему смертью в случае отказа. НКВД не только угрожал, но имел лействительную возможность убивать строптивых, так как не нуждался в судебном приговоре. Дореволюционный департамент полиции мог отправить в ссылку самого революционера, однако не имел права сослать или подвергнуть преследованиям членов его семьи. НКВД такими правами обгадал.

Когда советское правительство опубликовало отчет о судебных заседаниях по первому процеску, западная пресса, с самого начала подозревавшая, что Стрлин просто сводит счеты с бывшими лидерами оппозиции, подчеркнула тог факт, что суду не было перставлено инкаких объективных доказательств вины подсудимых. Реакция Запада встревожила Сталина, и он потребовал от государственного обвинителя Вышинского дать на следующем процессе публичное объяснение. И вот в своей речи на втором московском процессе, состоявшемся в январе 1937 года, Вышинский заявил.

Приписываемые обвиняемым деяния ими совершены...
 Накие существуют в нашем арсенале доказательства с точки эрения юридических требований?.. Можно поставить вопрос так: заговор, вы говорите, но где же у вас имеются документы?..

Я беру на себя смелость утверждать, в согласии с основными требованиями науки уголовного процесса, что в делах о заговорах таких требований предъявлять нельзя,

Таким образом, сам государственный обвинитель с циничной откровенностью признал, что обвинение не располагало какими бы то ни было вещественными доказательствами вины подсудимых. У любого думающего человека не мог не возникнуть вопрос: если следователи не смогли предъявить арестованным никаких улик, что же заставило старых большевиков сознаться в преступлениях, которые по советским законам караются смертью?

Люди, севшие ныне на скамью подсудимых, не раз представали перед царскими судами и прекрасно ориентировались в основах уголовного законодательства. Они знали, что не обязаны доказывать свою невиновность, что, напротив. бремя доказательства возлагается на государственного обвинителя. Казалось бы, самым разумным для них было хранить молчание и ждать, пока расследование их "дела" не потерпит фиаско. Вместо этого подсудимые, к изумлению всего мира, единодушно сознавались во всех преступлениях, какие только им ни приписывались. Этот необъяснимый феномен повторялся на всех трех московских процессах. Зная, что следственные органы не располагают ни малейшими уликами против них, арестованные партийцы из каких-то таинственных побуждений согласились обеспечить своих обвинителей единственным компрометирующим материалом, на котором вообще строились процессы - своими собственными признаниями!

Влобавок они депали это с такой готовностью, что юристам и психологам всего мира оставалось только ломать голову: что же происходит? На каждом из процессов полсудимые без малейшего колебания сознавались в самых чудовищьмих преступениях. Они называли себя предагелями социализма и пособниками фашистов. Они помогали прокурору подыскивать самые ядовитые и уничижительные липеты, нужные тому для характеристик их личностей и деятельности... Они старались превзойти друг друга в самобичевании, объявляя себя самыми активными участниками заговора, главными виновниками. С необъясиямым усердием обвиняемые играли роль собственных обвиняелей.

Итак, подсудемые во всем соглащанное тем, что говорил обвинитель, и даже и протестовали, когда он грубо искажал факты их биографий. Так, уступая давлению Вышинского, Зиновьев признал, что он, в сущности, никогда не был настоящим большевиком. Еще более характерным оказался диалог Вышинского с Христианом Раковским. Раковский был участником революционного дажжения с 1899 года, после револы-

ции Ленин назначил его на пост руководителя советской Украины. Вы шинский. Чем вы занимались в Румынии офи-

вышинский, чем вы занимались в Румынии официально? Какие у вас были средства к существованию?

Раковский. Ябыл сыном состоятельного человека. Мой отец был помещиком.

Вышинский. Значит, вы жили на доходы в качестве

рантье?
Раковский. В качестве сельского хозяина.

Вышинский. То есть поменника?

Раковский Ла.

Вышинский. Значит, не только ваш отец был помещиком, но и вы были помещиком, эксплуататором?

Раковский. Ну конечно, я эксплуатировал. Получал же я доходы, а доходы, как известно, получаются от прибавочной стоимости.

Вышинский. Ну ладно. Для меня важно было установить источник ваших доходов.

Раковский. А для меня важно сказать, на что я их тратил!

Вышинский. Это другой разговор. А сейчас вы поддерживаете отношения с различными помещичыми кругами?

Обянитель так и не дал поэможности Раковскому сказать, что и делат с наследством, полученным от отпа. Поем му же? Только погому, что Вышинский отлично знал — да и многие в партии знали, — что Раковский отдал все унаследованное ми остоляне в фонд революционного лавижения. На его деньги существовала Румынская социалистическая партии, которую он же сам и основал, и ежедиевная социалистическая газета, — он же ее и редактировал, Наряду с этим Раковский субсицировал несколько революционных организаций в разных странах и оказывал материальную поддержку революционныму движению в России.

А здесь ему не позволили даже сказать, что все полученное им наследство было отдано партии! Вышинскому было важнее всячески выпячивать "помещичье прошлое" Раковского.

Даже в томе "Малой советской энциклопедии", вышедшем уже после исключения Раковского из ВКП (б) за участие в антисталняской оппозиции, пришлось указать, что этог человек стал профессиональным революционером с шестнадцати лет, принимал активное участие в рабочем движении 
многих стран, неоднократно подвертался за это аресту. Более того, энциклопедия сообщает, что в мае 1917 года он в 
связи с революционными событиями в России был освобожден русскими солдатами из румынской торьмы в Ясато.

Нежелание старых большевиков даже пальцем пошевельиуть в свою защигу само по себе уже настораживало. Но еще более показателен такой факт: проявляя столь странное равнодущие к собственной защите, обвиняемые в то же время постоянно отстаивали правоту Сталива и его политику, оправдывая даже московские процессы, которые он затеял против них.

— Партия, — говорил Зиновьев в своем последнем слове, видела, куда мы идем, и предостеретала нас. В одном из своих выступлений Сталин подчеркнул, что эти тенденщии среди оппозиции могут привести к тому, что она захочет силой навизать партии свою волю... Но мы не внимали этим предупреждениям.

Подсудимый Каменев в последнем слове сказал:

В третий раз я предстал перед пролетарским судом...
 Дважды мне сохранили жизнь. Но есть предсл великодушию пролетариата, и мы дошли до этого предсла.

Вот уж, действительно, необъячайное явление! Очутившись на краю пропасты, под гнетом обвинения, старые большевыми ряутся на помощь Сталину, вместо того чтобы спасать себя, — будто не им грозит смертная казнь. А ведь из просто го чувства самосохранения они должны были хотя бы в последнем слове сдетать огчаянную попытку защитить себя спастись, а вместо этого они тратят последине минуты жизни на восхваление своего папача. Они заверяют окружающих, что он востар был слициком терпетив и слициком великодущен по отношению к ним, так что теперь имеег право их уничтожить.

Опенивая их поведение, можио подумать, что каждым из ник владело единственное непреодолимое желание: поскорее умереть. Но это не так. Они отчанню боролись за жизинь, но не доказывая свою невиновность, как поступают обвидениемым емые перед настоящим, беспристрастным, справедливым судом, а лишь стремясь возможно более точно соблюсти утовор со Сталиным: оклеветать себя, восславить его. Сталин знал, что уже первый из московских процессов был встречен на Западе с недоверием. Было трудно поверить, от недавние вожди советского народа вдруг превратились в предателей и убийц. Естественно, возникли предположения, что эти люди оклеветали себя, будучи подвергнуты пыткам, и что Сталин просто прикрывает судебной процедурой убийство и из чем не повинных людей. Сталину было чрезвычайно важно рассельт такое впечатление. Но как? Если он попытается уверять, что старых партийцев не пытали, это лицы укрепит подозрение в том, что пытки все-таки были. И вот на двух последующих московских процессах не кто иной, как сами обвиняемые, встают и опровергают упорные слухи о том, будто к ими применярильсь вытки.

Например, Бухарин, выступая на третьем московском процес, назвал "заграничными выдумками", будго он и другие подсудимые подвергались пыткам, воздействию гипноза и наркотических средств, "сказками и безусловно контрреволюционными басикии".

Интересно, кстати, было бы узнать, какими путями Бухарин проведал, что пишет о нем зарубежная пресса. Как известно, в Советском Союзе инкто, даже и те граждане, что находились на свободе, не имели доступа к иностранным газетам, — что же тут говорить о заключенных!

Обвиняемый на втором процессе Радек, славившийся остроумием, кажется, даже слегка переусердствовал в стремлении обелить сталинское следствие. Он сказал, выступая в зале суда:

 — Два с половиной месяца я мучил следователя. Здесь поднимался вопрос, не мучили ли нас в ходе следствия. Я должен сказать, что со мной дело обстояло как раз наоборот: это я мучил следователя, а не он меня!

Что за парадокс: старые большевики были ужасно удручены тем, что мир сомиевался в их виновности! Их прямотаки выводил из себя тот факт, что в других странах их продолжали считать порядочными людьми и жертвами сталинкой инквизици, а вовсе не шпионами, предателями и убийцами. Накануне того дия, когда по приказу своего заклятого врата им предстоялю получить пулю в затылок, они беспокоились о том, как бы в мире не подумали, что Сталин — бесчестный обманщик, заставивший их клеветать на себя и друг на друга. Одной из особенностей московских процессов явилось поразичельное спиномыслис, связывавшее обвиняемых, обвинителя и защиту. Все они стремились доказать, что подсудимые несут ответственность за изобые бедствия, обрушившиеся на советский народ — за голод, за частые железнодрожные катастрофы, за ваврии на заводях и шахтах, сопровождавшиеся гибелью рабомих, за крестьянские восстания и даже за непомерный падеж скота, — в то время как Сталин, и инкто кроме, является стасителем народа и "надеждой мира". Заявления подсудимых не отличались от деклараций прокурора. Речи защитников сопрежали еще более режие выпалы по адресу обвиняемых, чем позволял себе государственный обвинитель.

Хотя сам Вышинский отметил, что следственные органы не смогли обнаружить документальных свидетельств и, таким образом, обвинение основывается лишь на признаниях обвиняемых, защитник Брауде заявил на суде:

— В настоящем деле, говарящи судын, не может быть спора о фактах. Товарищ прокурор был совершение прав, когда заявил, что со всех точек зрения — с точки зрения д о к ум е н г о в, с о б р а н н ы х п о дел у, с точки зрения допроса вызванных в суд свидетелей... все факты подтверждены, и в этой части защита не имеет намерения входить в какое-либо противоречие собвинением.

Другой защитник, Казначеев, в своей речи на втором из московских процессов сказал:

 Факты дола основаны не только на показаниях обвиняемых, но и отягощены весом свидетельств, имеющихся в нашем распоряжении. Тяжесть вины подсудимых не поддается измерению!

Кто-инбудь может подумать, что так называемые защитники произмосили подоблые речи, утратив всихое увство стыда и старяясь не встречаться глазами со своими подзащитньыми, а те, напротив, метали в их сторону гневные взглами, поскольку их доверие к защите оказалось так подло обмаву, то. Ничего подоблюго! Защитники не могли испытывать угрызений совести, да и подсудмые, вовее не были оказачень негодованием. Все участники статинских процессов знали, что каждый из них, будь то обвиженый или защитики, прокурор или судья, действует не по своей воле, а выпужден играть ров, назанаенную ему в строгом соотвестствии с заранее полготовленным сценарием. Перед каждым маячит роковая дилемма. Для обвиняемого она выглядит так: играть роль уголовного преступника — или погубить не только себя, но и свою семью. Для обвинителя и председателя трибумала — провести судебный спектакль, вазначенный Сталиным, без сучка и задорники или погибиуть не за что, за малейшую ошибку, которая даст повод заподозрить, что все дего ципто бельми интками. Для защитинка — в точности исполнить тайную инструкцию, полученную от прокурора, или разделить судьбу своих подзащитных...

Одна из целей Сталина состояла в том, чтобы запутать недовольные массы рабоми и тех членов партин, кто все еще сочувствовал оппозиционерам. Требовалось показать им, какая судьба ждет любого, кто осменится поднять голос против сталинской диктатуры. В соответствии с этой целью обвиняемые со своей стороны обратились к членам партии с недвусмыслениямы предостережениямы.

Подсудимый Богуславский сказал: "Я начал с пустика, который, на первый взгляд, может показаться невинным... В один прекрасивый день вы сворачиваете с дороги, совершаете ошибку, вы настаниваете на своих ошибках и, как правильно сказал звера государственный обвинитель, это может привести и приводит, как в нашем случае, к фациистскому коитрреволюциюнному бологу?

Подсудимый Розенгольц выразил ту же сталиискую угрозу такими словами: "Жалкой и несчастиой будет судьба того, кто допустит хоть малейшее отклоиение от генеральной линии партии!"

Намечая сценарии судебиых спектаклей, Сталии не смог сдержать своей страсти к самовосквалению. Естествению, что ход этих процессов отразил симпатии и аитипатии, чувства и мысли сценариста.

Вышинский, соответствению, уснащал свои обвинительные речи обильными лифирамбами "великому, гениальному, мудрому, любимому и дорогому Сталину", а одно из выступлений закончил так:

 Мы, наш народ будем по-прежиему шагать по очищениой от последней нечисти и мерзости прошлого дороге во главе с нащим любимым вождем и учителем — великим Сталиным вперед и вперед, к коммунизму!

Бухарин иа суде восклицал: "Он (Сталии, разумеется, -

А.О.) — надежда человечества! Он — зиждитель!" Другой подсудимый, Розенгольц, провозглашал: "Па здравствует партия большевиков с е трацициями знтумазмя, героизма, самопожертвования, которых нет нигде в мире, кроме как в нашей стране, идущей к светлому будущему под руководством Сталина!"

От прокурора и подсудимых не отставали и защитники: "Что же касается сталинского руководства, против которого была направлена эта борьба, – восуждал защитник Коммодов, – ...170 миллионов заслонили своего вождя стеною любви, уважения и преданности, которую не сломить никому! Никому и никостая!"

И такую-то мешанину из всякого рода фальсификаций, пропаганды и саморекламы Сталин пытался выдать за объективный суд!

2

Каждый, кому привелось читать или хотя бы просматривать официальные стенограмым московских процессъв, наверияма заметил, что все они направлены в первую очередь против Троцкого. Он был особенно ненавистен Сталину, и ненависть только усиливалась отгого, что с 1929 года Троцкий находился за границей, в изгнании, и был вне пределов досятаемости.

Не вмея возможности казнить этого выдающегоез руководичетвя даух русских революций – 1905 и 1917 года – вместе с остальными сподвижниками Ленина, Сталии временно удовлетворил свою жажду мести, заставив всех участинков московских процессов — подсудмивых, прокурора и защитвиков — поносить Троцкого и изображать его главным преступником и моральным выродком.

Задавшись целью представить Троцкого в качестве организатора и руководителя всего "контрревольционного посполья", Сталин выдумал "инти заговора", тянущися в СССР из тех стран, где в разное время жил Троцкий — Лании, Франши, Норвеги,

Сталин наметил два вида этих связей Троцкого с "контрреволюционным подпольем". Во-первых, Троцкий якобы ведет тайную переписку с руководителями этого подполья, находящимися в СССР. Во-вторых, они специально приезжают к нему из Советского Союза, чтобы отчитаться перед ним и получить новые директивы.

Мы уже знаем, что на московских процессах государственный обвинитель не смог предъявить ни одной строчки из зтой "тайной переписки", хотя она шла якобы в течение нескольких лет. Тем более важно было доказать, что, по крайней мере, тайные свидания "заговорщиков" с Троцким лействительно происходили, и не раз. Ради подкрепления этой версчи руководство НКВД внушило троим обвиняемым – Гольцману, Пятакову и Ромму, - что им надлежит признать на суде, будто бы каждый из них в разное время встречался с Троцким за границей и получал от него директивы для подпольной организации. Показания этих обвиняемых сделались главным козырем обвинения и, как рассчитывал Сталин, должны были принести немалый эффект. Однако неожиланно для него выяснилось, что существенные детали этих встреч с Троцким не выдерживают критики. Это обстоятельство лишило всякого юридического смысла "признания" обвиняемых об их свиданиях с Троцким.

Промах, допушенный в этом вопросе Сталиным, объясняется просто. Дело в том, что Троцкий жил за границей с 1929 года, когда его выслали из СССР. Естественно, голько гам он и мог встречаться с "этоворщиками". Иден таких ветрем казалась Сталину настолько собтазнительной, что он упустил из виду весьма немаловажное обстоятельство: власть НКВД на этараницу не распространялаеь, следовательно, там нельзя было пресем проверку фактов и установление истины. В этих условиях юридический слектакль, основанный на миимых свиданиях "заговорщиков" с Троцким, был сопряжен с больщим риском.

Разоблачение сталинской выдумки в данном случае произошло так.

На первом из московских процессов подсудимый Гольцман признался, что, будучи послаи со служебным поручением в Берлин в ноябре 1932 года, он тайно встретился там со Львом Седовым, сыном Троцкого, и, по поручению одного из руководителей заговора (И.Н.Смирнова) передал сму для Троцкого некие отчет и шифр для дальнейшей связи. В ходе одной из следующих встреч Седов якобы предложил Гольцману съедить вместе с ним к Троцкому, жившему тогда в Копентателе. "Я согласился, — показывал Гольцыан на суде, — но предупредил его, что по соображениям конспирации мы ие дольны ехаль туда вдвоем. Я договорился с Седовым, что буду в Копентателе через два или три дви, остановлюсь в гостиници "Бристовь" и там встречусь с ими. Я направился в тостиницу примо с воклата и в вестиблоге встретил Седова. Около 10 часов утра мы отправились к Троцкому".

Гольцман признал, что Троцкий сказал ему: "...необходимо убрать Сталина... необходимо подобрать людей, пригодных

для выполнения этого дела".

Когда признания Гольцмана были опубликованы в газетах, Троцкий объявил их ложными и тут же, через иностранную прессу, обратился к советскому трибуналу и государственному обвинителю Вышинскому с требованием: пусть они спроеят Гольцмана, с каким паспортом и под каким именем он присужал в Данию.

Вышинский, комечно, не задал Голыману таких вопросов. Зная, что задежие въвсти реизстрируют имела и наспортные данные всех въезжающих в страну иностранцев, он боядся, что запалиме журналисты начиу наводить в Данни справки и вся эта история будет публично разоблачев как чистейцая выдумка. Между тем показания Голымана были существенно важны для процесса в целом: на них багровались обвинения, выдвинутые против остальных подсудимых. В обвинительном заключении было сказано (и в дальнейшем подтавжением сще раз в тексте приговора), что подсудимые были намечены как исполнители террористических актов согласно директивам, полученным в Копентагене от Троцкого именно Голыманом.

Трибунал приговорил всех подсудимых, в том числе и гольцмана, к расстрену, 25 августа 1936 года, на следующий день после вынесения приговора, он был приведен в исполнение. "Мертвый не скажет", — гласит известная пословида. Сталии и Вышинский полагали, что их судебный слектакль теперь уж инкогда не будет разоблачен. Однако они просчитались.

1 сентября (не прошло и недели после расстрела "заговорщиков"); газета "Социалдемократен", официальный орган датского правительства, опубликовала сенсационное собщение: гостиница "Бристоль", где якобы в 1932 году происходила встреча Седова с Голыманом и откуда обы они, по свидетельству Гольцмана, направились на квартиру Троцкого, была в действительности закрыта в связи со сносом здания еще в 1917 году.

Мировая пресса немедленно подхватила сенсацию. Со всех сторон, от врагов и недоумевающих друзей, в Москву потекли запросы: как же так? Сталин хранил молчание.

В США под председательством известного философа Джона Дьюи была образована комиссия по расследованию обвинений, выдвинутых Москвой против Троцисто. Пшателью изучив факты, касающиеся "копенгагенского эпизода", она пришла к таким выводам.

"Общензвестно и доказано, что в Копентагене в 1932 году гостиницы "Бристоль" не существовало. Очевидно, таким образом, что Гольцман не мог встретиться с Седовым в этой гостинице. Тем не менее, он ясно заявил: он уговорился с Седовым, что "остановител" в этой гостинице и встретистя с ним именно здесь, и такая встреча действительно состоялась в вестиблоге этой гостиницы...

Таким образом, мы вправе считать установленным: ...что Гольцман не встретился здесь с Седовым и не направился с ним к Троцкому; что Гольцман не виделся с Троцким в Копентагене". \*

Помимо разоблачения "показаний" Гольцмана, комиссия абсолютно точно установила, что Седова вообще не было и не моглю быть в Копентагене в период с 23 моября по 2 декабря 1932 года, то есть в дни, когда эдесь находился Троций. Редко случается, чтобы частива комиссия, не облеченная государственной властью, не имея доступа к правительственным источникам информации и не нанимая специальных агентов, оказалась в состоянии собрать такое количество бесспорных доказательств — свидетельских показаний и документов, – как это удалось оделать комиссии Дьюд, в частности по вопросу о встрече Седов—Гольцман. Я приведу всего два примера таких свидетельсть.

Во первых, это зачетная книжка Седова, бывшего в то время студентом Высшей технической школы в Берлине, экзаменационные листы с подписями и печатями этой школы и

<sup>\*&</sup>quot;The case of Leon Trotsky" (John D ewey, chairman). New York-London, Harper and Brothers, 1937, p.93, 96.

подписями преподавателей, журнал посещаемости занятий с датами и подписями, — все эти документы однозначно свидетельствуют, что в те дни, когда Троцкий находился в Копентагене, ето сын сдавал экзамены в Берлине.

Во-вторых, личная переписка Седова с родителями, не оставляющая сомнений в том, что с 23 ноября по 3 декабря 1932 года он находился именно в Бертине. Так, в одном из писем, адресованном родителям накануне их отъезда из Дании, он илишет:

"Порогие мои, еще около полутора суток вы будете всего в нескольких часах езды от Берлина, но я не смогу присать повидать вас! Немшы не дали мие разрещения продлить мое пребывание эдесь, а без него я не получу датской визы, да если б и получил — не смог бы вернуться в Берлин".

Еще более выразительным свидетельством является от крытка, посланияя Седовой-Троцкой сыну из датского порта Эльсберг в день отъезда из Дании. В этой открытке с почтовым штампом "Эльсберг, 3 дек. 32" Седова-Троцкая с оторчением пицет, что ми не удалось повидаться перед отъездом и кончает такими словами: "Я все еще надеюсь, что произойдет чудо— и мы увидимся с тобой эдесь". "

3

Узнав о сообщениях датских газет об отсутствии в Копенгатене гостиницы "Бристоль", Сталин прищел в бещенство: "На кой черт вам сдалась эта гостиница! Сказали бы, что они встретились на вокзале. Вокзалы всегда стоят на месте!"

Сталви приказал Ягоде произвести петальное расспедование и доложить ему фамилии сотрудников НКВД, виновных в такой дикередитации всего судебного процесса. В надежде как-то выправить положение Ягода сразу же отрядил в Копентатен опытного сотрудника Иностранного управления НКВД, чтобы тот посмотрел на месте, что можно сделать для ликвидации промаха или хотя бы смятуечняя столь скандального эпизода. Сотрудник вернулся ни с чем. Множество людей, причастных к этому делу, недоумевалс: как вообще мо-

Там же, с.85.

<sup>\*</sup> Там же.

гло случиться, что НКВД выбрало для столь серьезного дела несуществующий "Ъристоль". Ведь в Колентатене имеется бесчисленное множество реально существующих гостиниц. — казалось бы, есть из чего выбирать! Специальное расследование, проведенное по требованию Сталина, выявило следующее.

Когда Гольцман, не выдержав инквизиторского нажима следовагелей, согласился наконец подписывать все, что ему будет предъявлено, организаторам процесса потребовалось выбрать место мнимых встреч Гольцмана с Седовым, притом такое место, чтобы отгуда легко было попасть на квартиру Троцкого.

Ежов решил, что наиболее подходящим местом является гостиница. Название соответствующей копенгагенской гостиницы следовало получить от так называемого Первого управления Наркоминдела, собиравшего информацию обо всех зарубежных странах. Однако начальник Секретного политического управления НКВД Молчанов, обеспечивавший "техническую сторону" подготовки судебного процесса, счел неосторожным прямо обращаться в Наркоминдел за названием гостиницы в Копенгагене. Он знал, что это название вскоре будет фигурировать на открытом процессе и сотрудники Наркоминдела смогут сообразить, что к чему. Но Молчанов перемудрил. Он приказал своему секретарю позвонить в Первое управление Наркоминдела и попросить рекомендовать несколько гостиниц в Осло и Копенгагене - якобы для размещения группы видных сотрудников НКВЛ, направляемых в скандинавские страны.

Молчановский секретарь так и сделал. Но, перепечатывая полученный список гостиниц для своего шефа, он перепутал, какие из названных гостиниц находятся в Осло, а какие в Копентагене. Так возникла ошибка, сыгравшая столь роковую роль на судебном процессе. Молчанов, как на трех, остановился на названии "Бристоль", лействительном для Осло, но не существующем в Копентагие.

Откуда же было знать об этом Гольцману, подписавшему свое признание о связях с Троцким? 1

До сих пор я ограничивался кратким изложением официальных судебно-сподственных материалов, уделяя вимание тем обстоятельствам, которые позволяют прояснить сущность московских процессов. Теперь следует ввести читателя за шагом, как был организован этот многоактный, вепчиайший в человеческой истории обман и какими средствами Сталину и его подручным удалось превратить выдающихся борцов и вождей революции в послушных марионеток, разыгрывающих что-70 ворде кукольного електакта.

В начале 1936 года Молчанов собрал около сорока видных сотрудников "органов" на специальное совещание. Среди собравщихся были начальники наиболее важных управлений НКВЛ и их заместители.

Молчанов сообщил им о раскрытии гигантского заговора, во главе которого стояли Троцкий, Зиновьев, Каменев и другие бывшие руководители оппозиции. Организация заговорщиков, тайно действовавшая в течение нескольких лет, создала террористические группы почти во всех крупных городах. Она поставила целью убить Сталина и вообще членов Политбюро и захватить власть в стране. Кратко обрисовав особенности и масштабы раскрытого заговора, Молчанов информировал присутствующих, что по приказу народного комиссара внутренних дел Ягоды все они, кроме начальников управлений и их заместителей, освобождаются от текущих обязанностей и поступают в распоряжение Секретного политического управления НКВД для проведения следствия. Он подчеркнул, что Сталин лично будет наблюдать за ходом расследования, а помогать ему в этом будет секретарь ЦК Ежов. Итак, партия доверила органам НКВД исключительно ответственное задание, и по ходу работы следователи должны булут проявить себя не только как чекисты, но и как члены партии.

Молчанов недвусмысленно дал понять собравшимся, что Сталин и Политбюро считают обвинения, выдвинутые против руководителей заговора, абсолютно достоверными и, таким образом, задачей каждого из следователей является получение от обвиняемых полного признания. Возможным попыткам заговорщиков настанявать на своем альби не стоит придавать значения: известны случаи, когда некоторые из иих пытались давать указания террористическим группам, уже изходясь в тюрьме.

Молчанов сформировал из присутствующих несколько спедственных групп, выяснил с имии технические детали предстоящего следствии и порядок координации всей работы. В заключение он процигировал им секретиый ширкуляр за подписью изродного комиссара внутренних дел Ягоды, в когором Ягода предупреждал следственные органы о иедотустимости применения к обвиняемым любых исважонных методов следствия — таких, как угрозы, обещания или запутивание.

Все услышание поразило участников совещания. Посыпание вопросы: как же могло случиться, что такой гиганстский заговор был раскрыт без их непосредственного участия? Ведь вси оперативная деятельность НКВД и вси сеть тайных иформаторов, доиосивших о каждом шаге участников оплозиции, были сосредоточены в их руках. А их даже не укорятот за то, что они проглядели гигантскую организацию заговоршиков, — как же так? Разве не их прямым делом является раскрытие заговором, е т тут выясняется, что этот заговор существует уже несколько лет...

Схема предстоящего судебного процесса и его подготовки были детально разработаны Сталиным и Ежовым. Практическое исполнение операции, запланированное ими, было возложено на иародного комиссара внутрениих дел Ягоду.

Согласно сталинскому плану, спедовало доставить в Москву из ссыльки и различных торем окого трехсот бывших участников оппозиции, имена которых были широко известиму подвергнуть их "обработке", в результате которой примерно пятая часть узинков окажется спомленной, и избрать таким образом труппу из пятидесяти или шестидесяти человек, созиавшихся, что они участвовали в заговоре, возглавляемом Зиновъевым, Каменевым и Троцким. Затем, исползвуя эти показания, организаторы судебиот процесса смогут направить его острие прогив Зиновьева и Каменева и методами утроз, обещаний и прочих приемов из арсснапа следствия, заставить самих этих деятелей признать, что они возглавляли заговор против Сталина и советского правительства.

Чтобы ускорить осуществление сталинского плана, было решено подсадить в камеры к обвиняемым несколько тайных агентов НКВД, которые и на предварительном следствии, и перед судом изображали бы участников заговора и выдавали знивыева и Каменева за своих предводителей.

У руководителей спедствия уже имется некоторый "адеп" в лице Валентина Ольберта — тайного агента НКВД, Исаака Рейнгольда, крупного советского чиновника, лично знакомого с Каменевым, и Рихарда Пиксля, в прошлом возтлавлявшего секретарият Эйновыева. Все трое сыграли решаюшую роль в следственной подготовке первого московского пющеска.

Ольберг был давним агентом Иностранного управления НКВД и когда-то работал в Берлине таким информогором в среде немецких троцкистов. В 1930 году, по поручению немецкого резидента ОГПУ, он пытался попасть в секретари к Троцкому, жившему тогда в Турции, но этот иомер не прошел: он был явио неспособен завосевать доверие Троцкого, Когда к власти в Германии пришел Титер, ОГПУ отозвало Ольберга в СССР и направило его на временную работу учителем в Тадижикистан. Там, в Сталинабаре, Ольберг проэябал недолго: вскоре он снова понадобился Иностранному управлению для выполнения заурбежных поручений. Оно послато его в Прату — следить за деятельностью левых германских патий обосновавщихся е Чехословаки.

Вторично отозванный в СССР в 1935 году, Ольберт вское переводится в Секретное политическое управление НКВД, возглавляемое Молчановым. В этот период ЦК партии и "органы" усиленно занимаются проблемой роста трошенстских мастроений в Высшей партийной школе. Студентам ВПШ, изучавщим Маркса и Ленина "по первоисточникам", понемногу становылось ясно, что "трощемам", заклейменный Сталиным как ерссь, в действительности представляет собой подлинный марксим ленинизм.

Наиболее серьезное положение создалось в Горьковском пединституте, студенты которого образовали даже нелегальные кружки по изучению трудов Ленина и Троцкого. Здесь ходили по рукам запрещенные партийные документы, в том числе знаменитое "ленинское завещание". Ольберг считался одним из наиболее опытных агентов, поэтому НКВД решил направить его на работу в этот пелинститут.

Отбор преподавателей в высшие партийные школы производится в СССР с особой тщательностью. Сода подходили голько особо надежные партийны, инкогда не привадлежавшие к какой бы то ни было оппозиции, вдобавок имеющие высшее партийное образование и большой педаготический опыт. Прошлее каждого лица, намечаемого на такую преподавательскую работу, и его автобиография перепроверялись во всех партячейках и отделах кадров, где он когда-либо во всех партячейках и отделах кадров, где он когда-пибо даботал, после чего собранные данные направлялись на утверждение в специальную комиссие, куда входили представители НКВД и ЦК партии. ЦК партии.

Естественно, Валентин Ольберт никогда не смог бы удовлеворить этим стротим гребованиям, если б не протекция, Ольберт не был членом ВКП (б) и даже гражданиям Советского Союза. Из официальной стенограммы первого московского приссса явствует, что он граждания Латвии, длобавок прибывщий в СССР как турист по паспорту Республики Гондурас, купленному в Чехословакии. К тому же Ольберт не имел высшего образования, что уж никак не позволяло ему рассчитывать на должность преподавателя кафеары общественных наук. Несмотря на все это. Молчанову удалось настоять перел Отделом высшей школы ШК партии, что его секретный сотрудники может и должен быть назначен в Горький. В ЦК снабдили Ольберта копией приказа о назначении его преподавателем истории революционного движения.

Впрочем, назначение Ольберга все же не обощлось без осложнений. Прибыв в Горький, он представится члену бюро обкома партии, некоему Елину, имевшему партийное поручение знакомиться с новоназначенными преподавателями и инструктировать их по политическим вопросам. Разговаривая с Елиным, Ольберг запутался в ответах, противоречиво осветил свое прощлос и кончил признанием, что он вообще не историк, не член ВКП (б) и даже не советский граждании. Подозревая, что Ольберг подцелал документы, Елин исмедленно доложно с всих сомиениях Горьковскому областному управлению НКВД и в ЦК партии. Молчанов, узнав об этом, начал лихорадочно названивать в ЦК. Ежов вызвал Елина и распорядился оставить Ольберга в покос: "Пусть преподает в институте!" Этот эпизод, как мы увидим позже, сыграет роковую роль в связи с первым московским процессом и приведет к гибели Елина.

Когда в начале 1936 года развернулась подготовка к этому процессу, Молчанов использовал Ольберга в качестве провокатора: фигурируя в роли подследственного, Ольберг должен был дать ложные показания, порочащие Льва Троцкого и тех уже арестованных старых большевиков, которых Сталии решил предать суду.

Ольберга не пришлось вынуждать к этому. Ему просто объеменни, что поскольку он отличился в борьбе с троцкиетами, теперь его выбрази для выполнения почетного задания: он должен помовь партии и НКВД ликвидировать троцкизи и разоблачить Троцкого на предстоящем судебном процессе как организатора заговора против советского правительства. Ему было сказано, что, независимо от того, какой приговор суд вынесет ему лично, его освободят и направят на ответственную должность на Дальнем Востоку.

Ольберт подписывал все "протоколы допросов", какие словко ИКВД считал вужным составить. Подписал, в частности, признание, что он, Ольберг, был послан Седовым в СССР, по указанию Троикого, с заданием организовать террористический акт прогив Сталина. По прибытии в Советский Союз он поступил работать преподавателем в город Горький, гле установил контакт с другими троикистами; они совместно разработали план убийства Сталина. Этот план, по Ольбергу, заключался в том, чтобы послать в Москву для участия в первомайской демонстрации студенческую делегацию, состоящую из убежденных грошкистов, и руками этих студентов убить Сталина, когда он бурет стоять, как обычно, на мавзолее. Ольберг показал также, что он является агентом гестапо, причем Трошкому это, разуместся, было известно.

чтобы придать "троцкистскому заговору" больший размах, Молчанов приказал Ольбергу обрисовать в качестве террористов также его ближайших друзей по Латвии и Германии, бежавщих в 1933 толу в СССР от гиплеровских преспсравний. Необходимость в предательстве такого рода застала Ольберга врасплох. Он понимат, из каких соображений Сталии ополчился против Зиновьева, Каменева и Троцкого, но не мог понять, зачем всемогущему НКВД накалливать но не мог понять, зачем всемогущему НКВД накалливать ложные свидетельства против этой маленькой кучки беглецов, которым посчастливилось найти в СССР убежище. Ольберт умолял Молчанова не заставлять сто клевстать на своих личных друзей, но тот напомнил ему, что приказы следует исполнять а не контиковаторы.

Ольберг не отличался ни смелостью, ни сильной волей. Ком об мальнейшем станет миньмы полсудимым, кем не менее суровая тюремная обстановка и безнадежность положения прочих обвиняемых по тому делу спепали его робким и боязливым. Он опасался, что сопротивление домогательствам Могианова обернется немещенным переводом его из минмых обвиняемых в категорию "настоящих", и подписал в конечном счете все, что ему предлагалось засвидетельствовать.

Об официальном отчете о судебном процессе — первом из московских процессов тех лет — из всех дружей Ольберга был упомянут лиць один: молодой человек, по имени Зорох Фридман (Ольберг именовал его "агентом гестапо"). Однако в неопубликованных протоколах допросов, подписанных Ольбергом в НКВД, я в свое времы видел и другие имена. Все это были его друзя, которых ему было приказно оклавствъ. Хорошо помию, что среди них были братъв Бълковские, по профессии химики, иужиме Молчанову в качестве: "изготовителей бомб" для террористов. Встречалось там также имя некоего Хацкеля Гуревия, готовищего якобы убийство Жданова, который смении Кирова на посту первого секствар Ленниградского обкома.

Другим эффективным орудием в руках НКВД стал Исаак Рейиголыд. Я знал его еще с 1926 года. Это был крупный тридшативосымлетний мужчина с привлекательным, энергичным лицом. Он элегантно одевался и внешне походил скорее на дореволюционного аристократа, нежели на советского партийца.

Не будучи старым членом партии, Рейнгольд благодаря своим неазурядным способностям и родству с цародным комиссаром финансов Григорием Соксольниковым, быстро выдвинулся на ответственные должности в правительстве. Двадцати девяти лет он вошел в состав советской экономической делегации, которая вела переговоры с французским правытельством, и бъдя назначей членом коллегии народного комиссариата финансов. На даче Сокольникова Рейнгольд встречал многих видных большевиков, в том числе Каменева. Подобно тысячам молодых партийшев, Рейнгольд примкнул было вначане к оппозиции, однако вскоре отошел от нее, перестал активно участвовать в партийной рабоге и отдавал все свои силья административной деятельности. К моменту ареста он был председателем Лавхиопокопрома.

Когда в начале 1936 года руководство НКВД и Ежов отбирали кандидатов для предстоящего процесса, их выбор пал на Рейнговда по той простой причине, что его личное знакомство с Каменевым и Сокольниковым давало шане использовать его как с видетеля против них обожх. С другой стороны, принадлежность Рейнгольда, пусть кратковременная, к оплозиции пововляля его цантажиюваться.

Итак, Рейнгольда арестовали. Следователи заявили ему: НИБД располагает информацией, что Каменев вовлек его в террофистическую организацию, и потребовали, чтобы он помог разоблачить Каменева и Зиновьева как руководителей заговора, направленного против советского правительства. Молчанов всячески убеждал Рейнгольда, что только показания, разоблачающие этих людей, могу стпасти его, Рейнгольда, жизнь. Тем не менее, Рейнгольд неистово отришал свое участие в каком бы то ни было заговоре и уверял Молчанова, что до 1929 года в глуза не видел Каменева.

Так инчего и не добившись, Молчанов передал Рейнгольда следственной группе, возглавляемой заместителем начазиника Оперативного управления НКВД Чертоком, отъявленным негодяем и садистом. Черток и его люди бились с Рейнгольдом чуть ли не три недели. Они подвергали его непрекращающимся допросам, длившимся иногда по сорок восемь часов без перерыва на елу и сон; играли на его семейных учраствах, поллисывая в его присутствии ордер на арест весй его семьи. Однако трех недель оказалось недостаточно, чтобы сломить волю и железное здоровье Рейнгольта.

Когда объячые инквизиторские приемы были исчерпавы, молчанов, по совету Ежова, прибег к такому трюку. Рейнгольда на несколько дней оставили в покое. Затем неожиданно подняли среди ночи, доставили из камеры к следователю и предъявили сму фальшивое постановление Особого совещания при НКВД. В этой бумаге, заверенной официальной печатью, говорилось, что Исаак Рейнгольд принговорен к распечатью, говорилось, что Исаак Рейнгольд принговорен к расстрелу за участие в троцкистско-зиновьевском заговоре, а члены его семьи подлежат ссылке в Сибиль.

Молчанов на правах старого знакомого Рейнгольда посоветовал ему написать процение о помиловании непосредственно на иму секретара IIK партив Екожав. Пусть, дескать, тот распорядится отсрочить исполнение смертного приговора и пресмотреть дело. Рейнгольд последовал совету и тут же написал дининое заявление, адресованное Екову.

Следующей ночью Рейнгольда опять привели к Молчанову. Молчанов сообщил ему, что Ежов прочитал заявление и распорядился, чтобы постановление Особого совещания было отменено, однако лишь при условии, что Рейнгольд согласится помочь следствию "вскрыть преступления троцкист-ско-зиновьевской банды". Получалось, что судьба Рейнгольда отныне в его собственных руках. Его отказ от показаний, направленных против Зиновьсва и Каменева, автоматически приведет смертный приговор в исполнение, и, напротив, согласие признать то, что требует следствие, означает спасение. Молчанов не сомневался, что Рейнгольд, проведший последние сутки под угрозой нависшей над ним гибели, жадно ухватится за ежовский вариант. Но Рейнгольд оказался более мужественным человеком, чем ожидал Молчанов. Он выпвинул встречное условие: он согласен подписать любые показания, направленные как против него самого, так и против других людей, но только в том случас, если представитель ЦК партии заявит ему, что партия считаст его ни в чем не повинным. однако интересы партии требуют именно таких признаний, каких домогаются от него. Молчанов предупредил Рейнгольда, что попытки диктовать какие-то встречные условия могут расценить как отказ принять требование Ежова. Это может плохо кончиться. Однако Рейнгольд стоял на своем,

На сислующий день Молчанов доложил Ягоде, как обстоят дела с Рейнгольдом. Стремясь получить наконец хоть какие-то сидистельства вины Каменева и Зиновыева, Могчаново был склонен принять условие, выдвинутое Рейнгольдом. Но Ягода был решительно против. Он запретил Молчанову "торговаться с такой мелкой сошкой, как Рейнгольа", будучи уверен, что Рейнгольа и без того сдастея, если его еще некоторое время подержать вы трани жизни и смерти.

Между тем время шло. Сталин с нетерпением ожидал результатов следствия, а в активе НКВД было пока лишь одно свидетельское показание, направленное против обвиняемых троикистов, да и то было подписано Ольбергом, тайным энкаведистским агентом. Влобавок в нем не содержалось никакой компрометирующей информации о Зиновьеве и Каменеве. Требовалось что-то срочно предпринять, дабы следствие сдвинулось с мертвой точки.

Наконец Екоп въещался лично. Он выразия удивление, помему то НКВД пытается "ломиться в открытую дверь". Ежов выввал Рейнгольда из тюрьмы и от имени ЦК заявил ему, что свою невиновность и предаиность партии Рейнгольд может доказать, только помога НКВД в изобличении Зиновьева и Каменева. После этого разговора поведение Рейнгольда полисьтью измениюсь. Из петрымиримого противника следователя Чертока он превратился в его ревностного помицинка. Он полцисывая вое, что требовалось спедствию, и даже помогат спедователям редактировать собственные по-

В противоположность Ольбергу Рейнгольд ни разу не поинтересовался, какой приговор могут ему выпести. Он полагался на порядочность и совестивность Статина и Ежова. Со временем мы увидим, какую огромную помощь Рейнгольд оказал ИКВД в подготовке фальсифицированного процесса. На суде он оказался не только главным орудием НКВД, но и основным помощником прокурова Вышинексого. Рейнгольда использовали несравненно шире, чем Ольберга. Являясь иностранцем и постоянно живя за границей, Ольберг ие мог стать пепосредственным свидетелем "Барждебной деятельностать пепосредственным свидетелем "Барждебной деятельности" Зиновьева, Каменева и других бывших партийных вожаюв. Напрогия, Рейнголы, крупный советский работинк, вполне мог сойти за участника тайных встреч и совещаний с бывшими пожлями опложими.

Рейнгольцом было подписано, в частности, показание, гле говорилось, что, являясь членом троцкистско-иновыевской организации, он подготавливал убийство Сталина, вообще же развивал свою преступную деятельность под личным руск водством Зиновыева, Каменева и Бакеава. Кроме того, Рейнгольд засвидетельствовал, что убийство Кирова было органиовано Зиновыевым и Каменевым и что террористические акты планировались не только против Сталина, но и против Молотова, Ворошилова, Катановича и прочих вождей.

Он оказался настолько полезным "свидетелем", что орга-

низаторы судебного процесса решили не ограничиваться его показаниями против Каменева и Зиновьева, как было задумано вначале. Теперь он подписывал показания чуть ли не против всех бывших партийных деятелей, которые должны были пригодиться на последующих процессах. По требованию Ежова, он оклеветал в своих показаниях бывшего главу советство правительства — Рыкова, бывших ленов Полит беро — Бухарина и Томского, оклеветал также Ивана Смирнова, Мрачковского и Тео-Вагания.

Сотрудичнество Рейнольда с руководителями следствия зашло так далеко, что временами они просто забывали, что он ввляется обвиняемым. Отсора и такая странность в "свидетельских показаниях". Рейнгольда: они принадлежат словно бы не расканавощемуся террористу, голько накануне замышлявшему убийство Сталина, а негодующему обвинителю. Он тевно характеризует организацию, к которой якобы принадлежал, как "контрреволющимную террористическую банду убийц, пытавшуюся подоравть могущество страны всеми доступными ей средствами."

Показания Рейнгольда, тщательно выверенные Мироновым, начальником Экономического управления НКВЛ, и Аграновым, Ягола передал Сталину, На следующий день Сталин вернул эти бумаги с поправками, вызваващими невероятный переполох среди руководства наркомата внутренних дел: из показаний, где Рейнгольд свидетельствует, что Зіновьев настанявл на убийстве Сталина, Мологова, Кагановича и Кирова, С т ал и н с о б с т в е н н о р у ч н о вы ч е р к н у ф а м и и р м о т о г о в а.

Ягоде инчего не оставалось, как распорядиться, чтобы руководители следственных групп не упоминали эту фамилию в показаниях обвиняемых, касающихся покушений на вождей партии и государственных деятелей. Было очевидно, что между Сталиным и Молотовым воэникло какое-то разногласие и Молотов может в любой момент бесследно исчезнуть с политического горизонта страмы, как это ранее произошно с главой правительства РСФСС Сырцовым, прежним сталикским фаворитом. Работники НКВД знали, что от Сталина можно ожидать весто: сегодня он вычеркивает Молотова из стиска жертв, намеченных заговорщиками, а назавтра потребует включить его уже в списки участников этого заговора, замышлявших убийство "вождей".

Ввиду того что этот эпизод интересен с точки эрения трактовки московских процессов как орудия сталинских политических интриг, я вернусь к нему в одной из последующих гпав

В показания Рейнгольда Сталин внес и другие исправления. Иногда они носили деловой характер, однако нередко были такого сорта, что руководители НКВД, перечитывая их, едва могли сдержать ироническую усмешку, а то и начинали втихомолку хихикать. Например, прочитав в показаниях Рейнгольда, что Зиновьев настаивал на необходимости убить не только Сталина, но также и Кирова, Сталин сделал такую приписку: "Зиновьев заявил: недостаточно свалить дуб, все молодые дубки, поднявщиеся вокруг, тоже должны быть вырваны".

К удовольствию Сталина, государственный обвинитель Вышинский дважды повторил на суде это цветистое сравнение.

В другом абзаце тех же показаний, где Рейнгольд рассказывает, как Каменев пытался обосновать необходимость террористических методов, Сталин вставил такую фразу, будто бы произнесенную Каменевым: "Сталинское руководство сделалось прочным, как гранит, и глупо было бы надеяться, что этот гранит сам даст трешину. Значит, надо его расколоть".

Еще одним орудием организаторов процесса следался Рихард Пикель. Он не был старым членом партии и понадобился следствию только потому, что когда-то заведовал зиновьевским секретариатом. Ежов и Ягола полагали, что это обстоятельство придаст показаниям Пикеля против Зиновьева необходимую убедительность.

Я довольно хорошо знал Пикеля. Он был добродушным, обходительным человеком, сентиментальным от природы. В юности писал лирические стихи, потом перешел на прозу и стал членом Союза советских писателей.

В свое время Пикель принимал активное участие в гражданской войне, был руководителем политотдела 16-й армии. Как и Рейнгольд, он примкнул к оппозиции, но ненадолго. Порвав с ней, он не занимал сколь-нибудь значительных постов, а непосредственно перед арестом был директором и одновременно политическим руководителем московского Камерного театра. Пикель любил театр и был вполне удовлетворен своей должностью. От политической деятельности он ушел и посвящал свой досуг литературной работе и романтическим похождениям, в которых участвовали молодые актрисы его театра. Кроме того, он увлекался игрой в покер, по большей часты в обществе видым сотрудников НКВД. В эту среду он охотно был принят как искусный карточный игрок и "компанейский парень". Вдобавок его весьма жаловали жены зтих леятелем.

Выходные Пикель проводил чаще всего на загородных дачах высокопоставленных чекистов, свободно пользуась их персональными машинами и прочими жизненными благами. В 1931 году он все лего провел на даче начальника московского областного управления НКВД, невдалеке от сталинской резиденции. Благодаря покровительству своих друзей из НКВД он совершил два приятных заграничных путеществия одно по Европс, другое в Южную Аменику.

Друзья Пикеля были искрение огориены, узнав, что Ежов и Ягола решили ввести его в новый судебный спектакль в качестве подсудимого. Они пытались заступиться за него, но пшетно. Впрочем, они смирились с необходимостью его ареста, когда Ягода сказал им, что Пикель не будет объявать назначенного наказания в лагере. Его поставят прорабом на одну из крупных стороск, находящихся в введении НКВЛ

Пикель был прямо-таки сражен внезапным арестом, Тем не менее, несмотря на свою природную деликатность, он довольно долго оказывал сопротивление следователям и отказывался наговаривать на себя и на своего бывшего шефа Зиновьева. Ягода решил прибегнуть к помощи своих подчиненных из числа друзей Пикеля. Это были начальники различных отделов НКВД - Гай, Шанин и Островский. Отныне следствие приняло в глазах Пикеля характер почти семейного дела. Ему уже не задавали формальных вопросов: "Назовите вашу фамилию! Назовите ваше имя! Сколько времени вы принадлежали к оппозиции?" От Пикеля не требовали больше, чтобы он называл сидящих перед ним знкаведистов "гражданин следователь", он мог запросто обращаться к ним по имени: "Марк", "Шура", "Иося". Если б сюда на стол еще колоду карт, - все выглядело бы, как раньше, на свободе - за игрой в добрый старый покер. Однако напротив "Марка", "Шуры" и "Иоси" Пикель сидел теперь в качестве заключенного. Они откровенно сказали ему, что не смогли спасти его от ареста, - "этого потребовали сверху", но если он согласится помочь НКВД своими показаниями против Зиновьева и

Каменева, — они обещают ему, что, каким бы ни был приговор суда, Пикель отбудет свой срок не в лагере, а "на воле", в качестве одного из руководитслей затеваемой крупной стройки на Волге.

Пикель сдался. Он просил только, чтобы ему устроили встречу с самым Ягодой, который должен подтверщить все эти обещания. Ягода согласился побеседовать с Пикелем и все великодушно подтвердил, после чего Пикелем и все великодушно подтвердил, после чего Пикеля передали распоряжение Миронова, который составил ему текст требуемых от него показаний. В мироновском кабинете состоялась встреча Пикеля с его дваним приятелем Рейнгольдом — 
тот был в ведении Миронова. Так Пикель занял предвазначенное ему место в сценарии будущего судебного процесса.

В своих показаниях, подготовленных Мироновым, Пикепь признал, что по настоянию Зиновьева он совместно с Бакавым и Рейнгольдом готовкил покущение на Сталина. Он подтвердил также свидетельство Рейнгольда, что бывщий троц-кист Дрейцер пытался организовать покущение на жизнь Ворошилова. Но основняя часть показаний Пикеля была нап-

равлена против Зиновьева.

В противоположность Рейнгольду, который уже с готовностью подписывал все, что от него требовали, и притом верил, что выполняет задание партии, Пикель, как правило, воздерживался от ложных показаний против пругих обвиняемых. Исключение он делал только для Зиновьева, ибо считал себя связанным обещанием, данным Ягоде. От него требовали, чтобы он свидетельствовал и против остальных обвиняемых, однако Пикель выработал для себя такое правило; если арестованный "сознался" или был оговорен пругими обвиняемыми, - тогда и Пикель соглашался подтвердить эти показания. В то же время он категорически отказывался клеветать на людей, в отношении которых НКВЛ не располагал еще компрометирующими ланными. Рейнголья, со свойственной ему знергией, самозабвенно бросился на помощь слепователям; Пикель, напротив, был воплошением апатии и инертности. Постепенно он утрачивал свойственную ему общительность, сделался вовсе некоммуникабельным и оказался в состоянии глубокой депрессии.

Между тем, как мы знаем, Пикелю была отведена исключительно важная роль свидетеля, выступающего персонально против Зиновьева. Позтому руководителей следствия начало

беспокоить его душевное состояние. Они опасались за его рассудок. Тогла Ягола приказал его бывшим друзьям навестить Пикеля в тюрьме и проявить к нему вивмавие и сочувствие. Пикеля перевели в лучшую камеру, гле Шанин, Гай и Островский стали навещать его довольно часто. Захватив с собой колоду карт, бутерброды, кое-какие навитки, они порой засиживались в его обществе до глубокой ночи. Эти посещения приободрили Пикеля. Он воспрял духом, острил, как в доброс старое время, и, кажется, иногдя даже забывал, где находится. Но вдруг, как бы спохватившись, становытся серезмым, и у него вырыватось: "Ох. ребята, боюсь, вы меня впутати в грязное дело. Смотрите, как бы вам не лишится класского партнеоа!"

2

Показания Валентина Ольберга, Исаака Рейнгольда и Рихарда Пиксля дали руководству НКВД необходимый материал для обвинения Зиновьева, Камснева, Смиркова, Бакаева, Тер-Ваганияа и Мрачковского. Таким образом, создалась основа для открытого сулебного процесса. Теперь его организаторам предстояло использовать ложные показания для цантажа бывших деятелей оппозиции и выжать из них признаният об их участив в антиправительственном аговоре.

Правда, свидетельств Ольберга, Рейнгольда и Пикеля было далеко не достаточно. Чтобы ликвидировать не только вожаков оппозиции, но и ее рядовых участников, Стапину требовалось продемонстрировать на процессе, что в сферу ее действий входила вся страна, ее террористические группы орудовали почти во всех областах Советского Союза.

Из дальних тюрем и лагерей в Москву сжедлевно доставлялись все новые участники оппозиции. По сталиискому замыслу, они должны были изображать членов террористических групп. Из этого "сырья" следователи НКВД отбирали, а затем и "обрабатывали" рядовых участников предстоящего сулебного спектакля.

Но если руководству НКВД сравнительно легко дались "признания" таких людей, как Рейнгольд и Пикель, следователи среднего звена, действовавшие параллельно, инжак не могли добиться нужного результата. Заключенные, с которыми они имели дело, упорно отказывались признать, что они готовили террористические акты. К тому же у большинства из иих было железное агиби — ведь уже несколько лет они находились в тюрьмах, латерях или в съплее, в отдаленных частях страны. Могнанов поторапливал следователей; их самолюбие страдало отгото, что нужних начальству результатов не получалось, и они падали с ног от усталости. Наконец, осознав безнадежность ситуации, на очередном совещани у Молчанова они высказали свои претензии: они не располагают надежными средствами, чтобы "загнать подследственными в угол" и выжать из них признания. Цикухляр Ягоды, запрещающий применать угрозы и посулы, фактически разоружает их в борбе с подледственными.

Молчанов разыграл крайнее изумление. Он просто не может поверить, чтоб они, опытные чекисты, с таким многолетним стажем работы в "органах", так уж буквально пони-

мали циркуляр народного комиссара!

 Чекист должен быть не только хорошим следователем, но и грамотным политиком, — многозначительно заявил Молчанов. — Он должен уметь рассудить, что имеет к нему отношение, а что не имеет, что написано для него, а что — просто из соображений высшей политики.

 Но как же это различить? — спросил один из следователей. — Циркуляр подписан самим наркомом и предназначен именно для нас!

— Теперь вы знаете, как! — отрезал Молчанов. — Я вам говорю ото официально, от имени наркома: идите к своим полспедтвенным и задайте им жару! Навалитесь на них и не слезайте с них до тех пор, пока они не станут сознаваться!

Каждый из присутствующих знал, кому принадлежит эта шиничная фраза. Ее еще в 1931 году упогребни Сталын, когда гоглашний начатыник Экономического управления НКВД Прокофьев покладывал ему о деле арестованных меньшевиков Суханова, Тромана, Шера и других. Недовольный гем, что Прокофьеву не удается заставить их сознаться, будто они всли переговоры с генеральными штабами иностранных государств, Сталии заявил ему: "Навалитесь на них и не слезайте, пока они не начнут сознаваться".

Отныне следователи всеми силами старались наверстать упущенное. Тем не менее, на первых порах все оставалось попрежнему. За две недели, прошедшие после совещания у Молчанова, целая армия следователей сумела вырвать "признание" только у одиного из обвиняемых, Между тем Сталин ежедиевно справлялся о ходе следствия, Чтобы как-то ускорить дело, Молчанов с согласия Ягоды собрал еще одно совещание следователей, пригласив на него секрстаря ЦК партии Ежова.

На совещании тот произнес речь, подчеркнув исключительную важность предстоящего процесса для всей партии, и призвал следователей быть более твердыми и бсспощадными с врагами партии. Ежов пересыпал свое выступление избитыми лозунгами вродс: "Нет таких крепостей, которые большевики не сумели бы взять!", обращался к самолюбию следователей. Однако наибольшее впечатление на собравшихся произвело одно место в его речи, где зазвучала новая нота, обращенная непосредственно к ним: "Если, - сказал Ежов, кто-то из вас испытывает сомнения и колебания, если ктонибудь по той или иной причине чувствует, что он не в силах справиться с троцкистско-зиновьевскими бандами, - пусть скажет, и мы освободим его от следовательской работы". Все прекрасно понимали, что за этим последует; отказ вести дело "троцкистско-зиновьевских бандитов" будет расценен как протест против организации самого "дела", и отказавшегося ждет немедленный арест. Каждый теперь осознал, что, не сумев дебиться признания подследственного, он рискует быть заполозренным в сочувствии ему.

Ближайщая же неделя дала неожиданно большое число признаний". Одна из следственных групп, возглавляемая начальником отдела Специального полигического управления НКВД Южным — человеком насквозь аморальным и бесчестным — добилась призначий сразу от пяти заключенных, показания которых загронули к тому же Зиговьева и Каменева. Это были преподаватели марксимал-енинима из Ленинграда и Стапинграда, только недавно попавшие в торьму и инкогда не принадлежавшие ни к сакой оппозиции. Им предъявлялось обвинение только в том, что в их учебных заведениях действовали нелегальные троихистские кружки. Скерст услека Южного был прост: узнав, как большое начальство поступило с Рейнгольдом и Пикелем, он применля к бедным преподавателям тот же нежитрый прием.

Молчанов, дознавшись об этом, собрал специальное совещание, на котором сурово критиковал поведение Южного и его помощников. В данном случае нельзя было, оказывается, уговаривать подследственных дать показыная против Зиновьева и Каменева "в интересах партий", необходимо было заставить их осознать тяжесть своих преступлений и раскаяться. "Такая работа, — негодовал Молчанов, — не имеет ничего общего с подпинным следствием".

"Я мог бы, - продолжал он, - хоть сейчас выйти на Лубянскую площадь, созвать сотню партийцев и сказать им, что партийная дисциплина требует от них дать показания против Зиновьева и Каменева в интересах партии. За какой-нибудь час я соберу сотню таких заявлений за их подписями! Никто не давал вам права обращаться к арестованным от имени партии! Методы такого рода. - поучал Молчанов. могут применяться только в виде исключения по отношению к особо важным обвиняемым, па и то лишь по специальному разрешению товарища Ежова. А вам необходимо вести следствие так, чтобы арестованный ни на секунду не усомнился, что вы действительно считаете его виновным. Можете играть на его любви к семье, на специальном постановлении, касающемся детей, в общем, на чем хотите, но соглащаться с арестованным, что он лично не виновен, и такой ценой получать его признание - абсолютно недопустимо!"

3

Сделав троицу Ольберг—Рейнгольд—Пикель своим послушным орудием, организаторы процесса начали расширять масштабы дела.

Для пачала НКВД арестовал тех, на кого наговорил его же тайный агент Ольберг, да к тому же по указке Молчанова. Миогочисленные аресты были произведены в Минске, где Ольберг, направляясь из Германии в Москву, остагавливался у своих родственников, и в Горьком, где ог работал преподавателем. Среди арестованных в Горьком я припоминена Белина — чиела бюро Горьковского обкома, Федотова — директора пединститута, Соколова, Кантора и Нелидова — преподавателей того же института.

Это был тот самый Елип, сигнализировавший в НКВД и в ШК партии о своих подоэрениях насчет Ольберга и получивший по телефону от Ежова приказ не чинить Ольбергу препятствий. Таким образом, Елин пояял, что Ольберг — вовсе не змиссар Трошкого, каким организаторы процесса рассчитывали представить его стране, а тайный агент НКВД. В общем, Елии знал слишком много, поему и был расстрелям без вся-кого судебного приговора. Его имя, однако, было упомянуто Ольбергом на суде, когда тот перечислял террористов, якобы готовивших убийство Сталина.

Директор пединститута Федотов, тоже "выданный" Ольбергом, находился под следствием сначала в Горьком, в областном управлении НКВД, а в дальнейшем — в Москве, где его доправивази под присмотром Молчанова и Котана. Мие довелось читать федотовские показания, и я полатал, что этот человек, представленный в них активным пособинком Ольберта в подготовке покущения на Сталина, займет видное место на скамье подсудимых. Однако на суде он не появилместо на скамье подсудимых. Однако на суде он не появилме. Возможно, организаторы процесса не вполне ему доверяли и опасались, как бы он не переменил своих показаний, данных на спедствии в НКВП.

Среди тех, кто был замещан в дело самым Федотовым, правда, по требованию Молчанова, оказался известный физик академик Иоффе, работавший в Ленинграде. Но когда на совещании в Кремле Молчанов докладывал о показаниях Федотова Сталину, тот сказал: "Вынерките Иоффе. Он еще может нам поиздобитьск!" Эта реглика была полной неожиданностью для Молчанова — не кто иной, как Сталин, двумя неделями рачее распоряднися, чтобы Иоффе фигурировал в показаниях Федотова как один из его сообщинков.

Спедствие по делам Соколова и Непядова, преподавателей Гольковского педнетитута, упоминавшика в показаниях Ольберга, было поручено Кедрову. Кедров был сотрудником иностранного управления НКВД и входил в группу следовапелей, возглавляемую Борисом Берменом, заместителем начальника этого управления. В данном случае речь идет о так называемом Кедрове-младшем, которому было тогла гога тога тридцать два. Он принадлежал к семые старых революционеров: его отец, по образованию физик, жил в свое время в Швейщарии вместе с Лениым. После Октябрьской револьщии Кедров-старший был иззначен членом коллегии ВЦК и прославился чрезвычайно жестокой расправой иад бывшими щарскими офицерами в Архангельске, учиненной, как только Красная армия заняла этот горол. Двумя годами поже Кедров был признам душевнобольным. Он прошел курс гечения и постепенно выздоровел, однако врачи признали, что он больше не может занимать руководящие должности, и ЦК назначил ему персональную пенсию.

Внешность Кедрова-старшего была весьма примечательной. Высокий, всегда держащийся прямо, с красивым, смутлым лицом и больщими черными, горящими, как ули глазами, он казался мие воплощением мятежного, бунтарского духа. Его черные как вороново крыло волосы, всегда были взлохмачены. Необыкновенно выразительные глаза Кедрова постоянно как бы искрились. Возможно, это были искры безумия.

Кепров-миапший походил на отца, но не унаследовал его яркую и оригинальную внешность. Он был осторожен, замкнут, вечно поглощен своей работой. Не одаренный способностью к критическому мышлению, он воспринимал все исходящее от партии и от начальства как непреложную истину.

Соколов был быстро сломлен Кедровым. Он согласился подтвердить показание Ольберта насчет студенческой делегашии, которая будто бы намеревалась совершить покущение на Сталина во время первомайской демонстрации на Красной площади.

Кепров воспользовался привазанностью Соколова к своей семье, которую он стремился оградить от преследований, и его глубокой приверженностью партийной дисциплине. Преподаватель истории, обязанный ежедневно внушать студентам ненависть к вождям опполиции, Соколов в приницине не возражал против того, чтобы подписать ложные показания, необходимые ЦК партии для дискредитации Троцкого, Зиновьева и Каменева. Фактически Соколова интересовал лишь один вопрос: что его вернее спасет — подписание требуемых от него "признаний" или, напротив, отказ от самооговоры.

Если бы Соколов мог рассвитывать на то, что суд беспристрастно рассмотрит выдвинутые против него обвинения и защитит его от домогательств НКВД, он, несомненно, держался бы твердю. Но такой надежды у него не было. Как опытнопартийный партийный пропагандист, он понимал: коль скоро дело идет о дискредитации Троикого, Зиновьева и других политических противников Сталина, суд будет всего лишь играть роль вспомогательного средства, подчиненного ШК. И в данном случае как суд, так и НКВД руководствуются директивами, получаемыми из одиото и того же источника. Ясно, что Соколову не оставалось ничего другого, как подчиниться нажиму следователя и сдаться на милость НКВД.

Келров добился "признания" еще пяти арестованных. Никто доподлинию не знал, в чем секрет его воздействия на подследственных. Молчанов был так доволе его работой, что упомянул его как умелого следователя на очередном совещании.

Однажды вечером мы с Борисом Берманом шли по одному из коридоров НКВД, направляясь к начальнику Иностранного управления Слуцкому. Вдруг нас остановили душераздирающие вопли, доносящиеся из кедровского кабинета. Мы распахнули дверь и увидели сидящего на стуле Нелидова, преподавателя химии Горьковского пединститута, который, между прочим, был внуком царского посла во Франции. Лицо Нелидова было искажено страхом. Следователь Кедров находился в состоянии истерического бещенства. Увидев Бермана, который был его начальником, Кедров возбужленно принялся объяснять, что только что Нелилов сознался, что хотел убить Сталина, а затем вдруг отказался от своих же слов. "Вот, вот! - истерически выкрикивал Келров. - Вот. смотрите, он написал: "Я признаю, что был участником..." и вдруг остановился и не пожелал продолжать. Это ему так не пройдет... я задушу его собственными руками!"

Столь невыдержанное поведение Кедрова в присутствии имаютьства поразило мени. Я с удивлением смотрел на него и внезанно увидел в его глазах то же фосформессовсес свечение и те же перебегающие искорки, какими сверкали глаза его безумного отца.

"Глядите! — продолжал кричать Кедров. — Он сам это написал!.."

Келдов вел себя так, словно по вине Нелидова лишился често-с самого ценного в жизни, точно он был жертвой Нелидова, а не наоборот. Я вимательно посмотрел на Нелидова. Это был молодой человек лет тридцаги, с томким лицом типичного русского ингаличента. Кедров совершенно очевидно 
внушал ему ужас. Он обратился к нему с виноватой улыбкой:
"Я не знаю, как это могло случиться со мной... Рука отказывается писать.".

Берман приказал Кедрову прекратить допрос и отослать арестованного обратно в камеру.

Войдя к Слуцкому, мы сообщили ему об этом эпизоде.

Тут я узнал, что такие сцены наблюдаются не впервые. Берман рассказал Слуцкому и мне, что несколько дней назад он и другие сотрудники бросились к кабинету Кедрова, услышав дикие крики, доносившиеся оттуда. Они застали Кедрова вне себя: разъяренный, он обвинял заключенного - это был Фридлянд, профессор ленинградского института марксизмаленинизма - в попытке проглотить чернильницу, стоящую у него на столе. "Я остолбенел, - рассказывал Берман, - увипев эту самую чернильницу — массивную, из граненого стекла, размером в два мужских кулака... "Как вы можете, товариш Кедров! Что вы такое говорите!" – бормотал Фридлянд, явно запуганный следователем. Тут мне пришло в голову, - продолжал Берман, - что Кедров помещался. Если б вы послушали, как он допрашивает своих арестованных, без всякой логики и смысла, — вы бы решили, что его надо гнать из следователей... Но некоторых он раскалывает быстрее, чем самые лучшие следователи. Странно, - похоже, он имеет какую-то власть над ними..."

Берман добавия, что после эпизода с чернильницей он пошел к Молчанову и просил его отстранить Кедрова от следственной работы, но Молчанов на это не согласился и ответил, что пока Кедрову удается выжимать признания из арестованных, оне то не уволи:

Многие зарубежные критики московских процессов высказывали предположение, что признания обвиняемых объясняются действием гионоза или же специальных лекарств. Но мие викогда не приходилось слышать от следователей об использовании подобных средств, по крайней мере на первом из судебных процессов. Если такие методы и применялись, мне о них ничего не известно. Но я не сомневаюсь, что Кедров обладал способностью гипнотического внущения, хотя, может быть, и сам того не сознавал. Думается, что случай с Недидовым был явным примером такого воздействия

И все же Кедрову не удалось сломить Нелидова. Тот обладал одиям серьезлым преимуществом перел остальными обвиняемыми: он принядлежал к армстократической семье, разоренной революцией, не состоял в партии и потому не испытывал абсолютно никакого чувства "партийного долга". Никакой казуистикой его нельзя было убедить, что он обязан стать на колени перед партией и оговорить себя, создавись в попытке подрыва ее "монолитого единства". Так

сорвалось иамерение организаторов процесса продемонстрировать сотрудничество троцкистов с виуком царского посла на общей для них "террористической платформе".

Как-то вечером, возвращаясь домой со службы, я услышал поотрин специя, пытака меня домой со службы, я услышал потрый специял, пытако меня догнять. Я вспомили, что в этот день ом дважды звоиил мис, пытаксь договориться о встрече, ио я был занят и не смог потоворить с имы. Теперь, поравиявшись со миой. Кедров объясиял, что он хотел посоветоваться по личному и очень деликатиому вопросу, который он ие может обсудить с кем бы то им было други и объясия.

Дело заключалось в следующем. У его родителей есть друг, по фамилии Ильии, безупречный партиец, с которым оии подружились еще до революции, в сибирской ссыпке. Ильии с женой до сих пор частенько заглядывали к Кедровым понить зайку и поболтать о том, о сем. "Оии были у нас позавчера, в воскресение, — тревожно произиес Кедров, — а вчера их арестовали..." Ои смотрел на меше с явным беспокойством, томном минтельный пациент, ожидающий в заресбного диа мога.

"Как вы думаете, — продолжал он, — должеи ли мой отец иаправить в ШК партии такое письмениюс заявление: ои мол считает своей обязаниостью сообщить, что, будучи нашими старыми зиакомыми, еще со времеи сибирской ссылки, Ильины время от времеии заглядывали к иам и пили с иами чай?"

Такой вопрос меня ие удивил. В те дви стало правилом, что каждый член партии, узиав об аресте своего знакомого, должен, ие ожидая запроса со стороны властей, бежать в комиссию партийного коитроля и там сообщить, какие отиощеимя связывали его с арестованным. Это означало, что приятелю арестованного нечего скрывать от партии и он лоялен по отиошению к ией.

Такого рода исповедь была сродии так изазываемым "неделям милосердия", введениым средневьсковой инквизидыей. В эти недели каждый христивиин мог добровольно явиться в инквизицию и безнаказанно сознаться в ерсеи и связих с другими еретиками. Ясно, что новейщие, статинские инсвизиторы, как, впрочем, и их средневесовые предшественинки, нередко извляекали выгоду из этого обытая, получая порочащие сведения о лишах, которые уже подверглись преспедованиям, и вскрывая все новые очати среси. Кедров с беспокойством ожидал, что я отвечу.

Но ваш отец не вел никаких антипартийных разговоров с
 Ильиными, не правда ли? — спросил я на всякий случай.

Нет, что вы, никогда! — заверил Кедров.

 Тогда я не думаю, что ему надо писать какое-то заявление, - сказал я. – Ильины же не были исключены из партии, – заначит, партия им доверяла. Почему же ващи родители не должны были им доверять? Не так гиг.

— Я очень рад, что вы так считаете! — воскликнул Кедров с деланным восторгом. — В самом деле: они распивали чаи не только с нами, но и с Дмитрием Ильичем, братом Ленина, и

даже с самим Лениным, пока он был жив!

## НИ ГРОША-ТО НАША ЖИЗНЬ НЕ СТОИТ!

1

Следствие по делу продвигалось гораздо медленнее, чем хотелось бы Сталину. Руководители НКВД знали, что дажи инкивизиторские методы не гарантируют имемленных результатов. Сломить волю арестованных обычно удавалось только после того, как они были измотаны физически и морально, а это теобевало весмени.

Сталин, однако, проявлял нетерпение. Чтобы ускорить ход следствия, Ежов и Ягода вачали практиковать ночные обходы следственных кабинетов. Они взяли за правило появляться внезанно, между часом ночи и штью часами утра. В каждом из кабинетов они зъдерживались минут на десятыпятнадцать, молча наблюдая, как следователь "работает". Ути ночные вызиты держати следователей в состоянии непрерывного нервиго возбуждения и заставили их с удвоенной мері ней обрабатывать арестованных целье ночи напролет.

Первый более или менее значительный сдвиг произошел в мае 1936 годз. В течение этого месяца "признания" были получены от питнащати обвиняемых. Из иму окого десяти находились в ведении сотрудников Секретного политического
гуправления НКВД, возглавляемого Могчановым Это дало
сму основание обрушиться на следователей, переданных в
его подчинение из других управлений: они дскаты "проживают ному напролет со своими подследственными, не прояв-

ляя энергии и решительности". На том же совещании Молчанов приясл такой пример: следователя Д из Особого утравления он застал во время ночного обхода слящим за столом. Дело было в три часа ночи; подследственный, сиди напротив Д, тоже запремал. Это было грубым нарушением дисциплинарных правил и могло бы иметь для Д, серьезные последствия, если бы, например, арестованный, воспользовавшись случаем, выбросился из окна. Могначно сурово осудил "таких следователей, как Д.", неустанно при этом восхваляя работников собственного уповаления,

Между тем все объяснялось просто.

Д., способный и опытный специалист в области следственной работы, был мало искушен в приемах циянтажа и морапных истязаный. Некоторое время он слушал Молчанова, не реагируя на его слова, но затем, не выдержав, встал и заявил, что в Особом отделе он успецию вел не менее важные следственные дела, чем те, которые поручаются следователям Молчанова. К тому же действительная подоплека их успехов хорощо известна всем присустевующим.

Задетый за живое Молчанов спросил Д., на что он намекаст. "Ла все очень просто, – отвечал тот. — И нечего удивляться, что признания получены именно вашими следователями. Ведь общее руководство следствием находится в руковзащего управления, яот ваши сотрудники и выбирают себе арестованных, у кого есть детм.. А нам доставотся те, у кого детей нет. Кроме того, ваши сотрудники вивчане пробуют расколоть арестованного. Если он сдается, они оставляют его себе, а если выказывают упорство, передают нам';

Это была правда, хотя для Молчанова и малоприятная. Стремясь выслужиться перед высоким назальством и блеснуть своими кадрами, он распределял арестованных именно так, как обрисовал Д. Но слова его содержали и куда более глубокий подтекст: действительно, дети старых партийцев использовались следствием как заложники, и именно это способно было сломить даже самых стойких. Многие старые большевики, готовые умереть за свои иреалы, не могли переступить через трупы собственных детей — и уступали насылию.

Взбешенный Молчанов обвинил Д. в том, что тот пытается оправдать свою неспособность клеветой на других сотрудников. Он отстранил Д. от работы и направил наркому Ягоде рапорт, предлагая заключить Д. в Соловешкий концлагерь за то, что тот безответственно заснул при исполнении служебных обязанностей

Марк Гай, непосредственный начальник Д., заступился за него перед Ягодой и отвел угрозу конциагеря. Д. отделался сравнительно легко: его перевели с понижением из Москвы на периферию.

Тем временем спедователей все более изматывали эта лихорадочная работа, нервное напряжение и недосыпание. Их ослабевающая энертия поддерживалась только нажимом сверху, особенно ночными обходами начальства. Эти ночные визиты, впрочем, не обходились и без курьезов.

Олин из следователей, бывший рабочий, падая с ног от круглосуточных допросов, украямсй прикватил с собой бутылку водим. Будучи не в состоянии бороться со сном, он доставал из стола бутьляку и делал глоток. Первые ночи это как-то выручале. Но однажды он, что называется, перебрал... На его беду, обход этой ночью делал сам Ягода со своим заместителем Аграновым. Они открыли дверь очередной камеры — и их глазам предстала такая картина. Следователь сидел на столе, жалобно воскливая: "Сегодня я тебя допращиваю, завтра ты меня. Иг гроша-то наша жизнь не стоит!" Арестованный стоял рядом и отечески похлопывал его по плечу, пытажех утешить.

2

Студенты-террористы Горьковского пединститута, которых Ольберг "выдал" под диктовку Молчанова, собиранись убить Станина во времи первомайской демонстрации, стреляя в него из пистолета. Конечно, постановщики этого спектакля чувствовали, что все это выглядит не слициком убедительно. Те, кто понимал что-то в огнестрельном оружим, сознавали, что у реальных террористов не было бы никакого шанса на успех такого покушения. Ведь студентам пришлось бы шатать в колоние демонстрантов на значительном расстоянии от маволея, гле наверху во время демонстрации стоят члены Политбюро. Попасть и пистолета в Станина – издалека, на ходу – нечего было и надеяться. Несравненно согийнее в такой ситуации выглядело бы намерение террористов воспользоваться бомбой. К тому же бомбы были градиш-

онным оружием российских "цареубийц" еще со времен "Народной воли". Арест преподавателя химии Нелидова навел следствие на мысль приписать ему изготовление бомб для террористов в химической лаборатории Горьковского пецинституть.

Эта идея поиравилась Ягоде с Ековым, и они отрядили в Горький опергруппу под руководством Воловича, заместителя начальника Оперативного управления НКВІ. В задачи группы входил обыск химической и физической лабораторий пединститута для получения вещественных доказательств, подкрепляющих версию. Ягода рассчитывал, что в институтских лабораториях наверняка найдутся какиечибудь взрывчатые вещества, применяемые при научных исследоватия заставят Нелидова и других его сослуживцев показать на допросах, что взрывчатка принадлежала трошкистам и предиазначалась для изготовления бомб.

Группа Воловича провела в Горьком дней шесть или семь. По возвращении любивший порисоваться Волович пригласил всех начальников управлений и их заместителей в кабинет Молчанова, где должен был состояться его доклад о сенсащонных результатах поездки.

Начал Волович с демонстрации бомб, изъятых при обыске лабачал рабачра и выпожил на стол с поздвожины полых металлических шаров, диаметром около трех дюймов. Шары были ржавыми и выглядели очень непрезентабельно.

С лукавой усмещкой Волович объявил, что это — оболочки для трошкистских бомб. Затем он во всеуслышанье зачитал несколько официальных документов, состряпанных им в Горьком. Один из документов удостоверял, что корпуса для бомб былы обнаружены во время объясья аэрытыми в песок в физической лаборатории пединститута, однако в списке оборудования лаборатории не значатся. Цель Воловича была ясна: показать, что шары принадлежали не лаборатории, а террористам, которые принесли их в институт и спрятали, чтобы в дальнейшем начитить зэрывнатыми веществами.

 Котда один из лаборантов, — цинично повествовал Воловии, — заметил, что эти корпуса дескать принадлежат лаборатории и когда-то применялись для физических исследований, я тут же его поймал; "Ага! Вам что-го о них известно? Присмотритесь-ка к ним получше и скажите мне, точно ли это те же самые!" Парень задрожал и сказал, что ошибся и видит их впервые.

Воловіч прочел также официальное заключение, составленное специалистом местного военного гарнизона. В заключении утверждлось, что эти металлические шары представляют собой корпуса для бомб и в случае заполнения взрывчатим веществом будут обпадать "огромной разрушительной силой". Молчанов и его помощники не могли скрыть удовольствия от того, с какой ловкостью Волович сумел превратить безобидные металлические шары, совершенно очевидно относящиеся к оборудованию физической лаборатории, в эловещие "корпуса для бомб". Волович чувствовал себя героем. Документы, которые он прочел собравшимся, действительно производили некоторое впечатление. Что же касается шаров, то стоило взглянуть на них — и становилось ясно, что Волович попросту смощенниять.

Начальник погранвойск Фриновский взял со стола один из шаров и, поглядывая на него с презрительной усмешкой, обратился к Воловичу:

— Если вам требуются корпуса для бомб, можете зайти ко мие, я вам дам настоящие. У меня найдутся любые гранаты, какие только пожелаете: немецкие, английские, японские. А те, что вы сюда привезли, для бомб не годятся. Любой, хоть мало-мальски разбирающийся в этом деле, скажет вам то же самое!

После такой сцены зитузиазм сторонников "бомбовой" версии угас. Тем более что и Нелидов, предвазначавшийся роль конструктора бомб, по-прежиему отказывался подписывать ложные признания. Впрочем, организаторы процесса не смогли окончательно отвергнуть туз версию. Протокол обыска, произведенного в Горьковском пединституте, и другие бумаги, приведенные Воловиеме, были присоединены к материалам дела. Но, насколько я помию, государственный обвинитель не демонстрировал на суде эти металлические шары и не стремися обратить внимание судей на легенду насчет бомб.

## ЗОРОХ ФРИДМАН— ГЕРОЙ, ОСТАВШИЙСЯ НЕИЗВЕСТНЫМ

Среди оклеветанных Валентином Ольбергом был его старый, еще по Латвии, друг — некто Зорох Фридман. Его не выволокли на скамью подогдимых в числе других обвиняемых. Не выступал он на суде и в роли свидетеля. В офишиальной стенограмме первого из московских процессов ему уделено всего несколько строк.

Вышинский. Что вам известно о Фридмане?

Ольберг. Фридман — это член берлинской троцкистской организации, засланный в Советский Союз.

Вышинский. Авы знаете, что он был связан с германской полицией?

Ольберг. Я слышал об этом,

За этими беглыми, как бы вскользь произнесенными фразами иникто, конечно, не мог разглядеть трагедию смелого и исстного человека, который под невероятным давтением следственной машины не утратил человеческого достоинства и отказался спасать свою жизнь ценой сделки со своими мучителями.

В 1936 году Зороху Фридману было всего двадцать девять лет. Он был высок ростом, рыжий, голубоглазый. Типичный местечковый еврейский юноша. Всей душой восприняв учение Маркса и Ленина, он с ранней юности включился в революционное движение, вступил в коммунистическую партию Латвии, но вскоре вынужден был бежать в Германию, спасаясь от полнейских преспедований. Элесь он стал членом германской компартии. Когда Гиглер захватил власть, Фридману и отсюда пришлось уносить ноги. Подобно многим другим зарубежные коммунистам, ему "посчастивиюсьс" найти убежние в СССР. В Москву он приехал в марте 1933 года, тем же поездом, что и Ольберг.

В 1935 году Зороха Фридмана неожиданно арестовали. Его обвинили в том, что он в частном разговоре высказал мнение, будто советское правительство эксплуатирует рабочих еще сильнее, чем капиталисты. Очень похоже, что донее на него Ольберг. Особое совещание вынесло Фридману засчный приговор: десять лет Соловецкого концлагеря за контрреволюционную пропаганию. Наступия гол 1936-й. Отбирая кандидатов на предстоящий судебный процес "троцькетско-иновевского террористического центра", руководители НКВД обратили винмание на то, что Фридман был приметелем Ольберга и прибыл в Советский Союз вместе с ним. Напрациивалась мысль попытаться представить Фридмана террористом, засланиям в СССР самим Троцьким. Приобщение Фридмана к "террористическому центру" имело тем больший смысл, что, уже находясь в зактючении и имея десятилений срок, он был полностью во власти "органов". Предполагалось, что, желая облегчить свое положение, Фридман охажется стовориным и согласится сыграть роль, предназначаемую ему на открытом судебном процессе, Фридмана доставили с Соловоривым и согласится сыграть роль, предназначаемую ему на открытом судебном процессе, Фридмана доставили с Соловоков в Москер и передали для "обработки" заместителю начальника Иностранного управления НКВД Борму Берману.

Вопреки ожиданиям, пребывание в Соловецких лагерях не только не сломило Фридмана, но, напротив, закалило его. Он наотрез отказался играть роль контрреволюционера и террориста. Угрозы не производили на него никакого вначатения; обещаниям он не верил. Фридман сказал Берману, что однажды он уже имел глупость поверить обещаниям зикваедистского следователя и теперь расплачивается за это

десятилетним сроком заключения.

По словам Фридмяна, дело было так. Когда в 1935 году его арестовали, следователь НКВД Болеслав Рутковский обласиля ему, то если он откажется признать свою вигу, его отправят в концентрационный лагерь; если же сознается и проявит искрениее расканиие, то его вышлют из СССР как нежелательного иностранца. Рутковский приквиулея сочувствущим Фридману и посоветовал ему, "как коммучнист коммунисту", подписать признавие и отправиться в качестве принудительно высланного в свою Латвию. Фридман последовал "дружсекому совету", подписать все документы — и в результате очутился на Соловках с деятилетным сроком.

В Соловецких лагерях Фридман повстречался с массой заключенных, которые попали сюда без малейшей вины, как и

<sup>\*</sup> Тот сямый, котодого в дальнейшем, в годы второй мировой воины, Сталин поставил руководить Польской народной республикои В этой должности он назывался другим именем: Болеслав Берут. (Примеч.ред.)

он сам. Ст них он успел еще кое-что узнать о методах и приемах следователей НКВЛ.

Так что теперь он предстал перед Берманом не наизным новичком, а закаленным противником, умудренным собственным горьким опытом и опытом своих товарищей по Соловецким лагерям. Он держался вызывающе и отвечал резкостью на резкость на резкость и

Чтобы спомить его волю, Берман передал его группе спадователей, которые подвергли его многосуточному непрерывному допросу. Тут все пошло в ход — посулы, угрозы, психическое дваление, моральные пытки. Однако Фридман был возвращен Берману таким же непримиримым, как раньше. Берман попытался сыграть на жажде любого чеповка вы ж и ть, но не добился успеха. Временами казалось, что их отношения до того накалились, что они вог-вот сцепятся в драке. В одну из таких минут Фридман бросил в лицо Берману:

 Вы хватаете ни в чем не повинных людей и заставляете их сознаваться, что они агенты гестапо. Что ж вы не лювите настоящих гестаповских шпионов? Вам не под силу? Вы не знаете, как их поймать!

Фридман проскандировал эти слова: "Вы не з наете, как их поймать!", — издевательски водя указательным пальшем прямо перед физиономией Бермана. Тот решил, что Фридман специально вызывает его на драку, и после этого случая вообще избетал оставаться с ним наедине.

Как-то в моем присутствии Берман рассказал еще об одной стычке с Фридманом. Берман, как правило, не ругался, но одпажды дошел до такого состояния, что стал осыпать своего подследственного всеми ругательствами, какие только мог припомить. Фридман презригельно смерля его взглядом с ног до головы и процедил: "Жалкий интеллигент, даже рутаться не умеешь! Учисы!" — и разразился потоком мата, такого сочного и свиреного, какого в Москве не устышишь. В таком мате топили свое горе и отчаяние соловещкие узники — там он его и наслушался.

Слух о смелости Фридмана распространился среди следователей и зикаведистского начальства. Эта публика повадилась ходить к Берману, чтобы просто взглянуть на его подследственного. Сотрудники Иностранного управления, кото

рым, как правило, никого не доводилось арестовывать, заго приходилось постоянно опасаться собственного ареста заграницей, проявляли к Фридману особый интерес. Они пользовались теми минутами, пока Фридман, приводенный на допрос к Берману, сидел в комнате его секретари, и вступали с ним в разговор, угощая заграничными папиросами. Фридман бессдовал с ними вполе мирно, чуть ли в гружески.

Несмотря на частые стычки и взаимные оскорбления, отношения между Берманом и Фридманом начали неожидать но налаживаться. Смелость Фридмана, его безупречная честность и сила характера вызывали у Бермана чувство уважения, бинкое к восхищению. Когда другие высокопоставленные сотрудники заводили разговор об особо неподативых обвиняемых, Берман высокомерно бросал: "Это что! Мой Зорох им всем нос утрет!" — и тут же приводил в пример какой-инбиль линзол.

Бермай вовее не был безлушным висквизитором. Голы службы в НКВД не притупки в нем чувства справедливости и сострадания. Но. прикованный, как раб, к сталинской колеснице, он послушно исполнял приказы, илущее сверхоткажись он участвовать в "допросах" фримана, попытайся заикнуться о смысле предстоящего процесса, — и его самого, несомненно, арестовани бы и уничтожими как троциском.

Он продолжал регулярно вызывать Фридмана из порьмы на лопросы. Олнако они уже не носили прежнего бурного характера и нередко протеками в форме мирной беселы на самые различные темы. Прошло несколько месяцев, не зама доложим Молчанову, что считает Фридмана абсолютно безнадежным и предлагает вернуть его в Соловецкий концлагерь для отбывания срока. Молчанов отверт это предложение. Он заявил, что для чекистов не существует "безнадежных" и что ин передаст Фридмана Котану, сотрудняму Секретного политического управления: тот "наверника сумеет его расколоть". Затем он велел Берману договориться с Котаном об очной ставке, которую надлежит устроить Фридма у Сольбергом.

Через несколько дней после разговора с Молчановым Бер-

ман рассказал мне, что произошло на очной ставке.

Для начала Коган предупредил обоих, что им строжайше

Для начала Коган предупредил обоих, что им строжайше запрещается разговаривать друг с другом: они имеют право отвечать только на вопросы, задаваемые следователем. Первый свой вопрос Коган адресовал Ольбергу: "Известно ли вам, что Зорох Фридман являлся членом троцкистской организации в Берлине?" Ольберг ответил утвердительно. Фридман немелленно отреатировал: "Подлая и наглая ложь!"

Коган записал в протоколе: "Это неправда".

Фридман тут же запротестовал: он требует, чтобы его слова были записаны точно.

Коган исправил: "Это ложь".

 Нет, не точно, — сказал Фридман, — запишите: "подлая и наглая ложь!" — И заявил, что если его требование не выполнят, он не подпишет протокол очной ставки.

Очная ставка продолжалась. Коган задал Ольбергу еще один вопрос: известно ли ему, что Фридман являлся агентом гестапо? Ерзая на стуле и пряча глаза, Ольберг промямлил: "Да, мне говорили, что это так..."

— Ты безмозглый осел! — закричал Фридман. — Они заставляют тебя лгать, а ты вериць их обещаниям. Ты соображай хоть немножко, идиот несчастный, пока они тебе вовсе мозги не вышибли!

Котан тоже повысил голос, стремясь если не перекричать, Фридмана, то хоть заставить его замолчать, чтобы он не смог воздействовать на Ольберга.

Терпение Фридмана попнуло, когда Ольберг в ответ на вопрос следователя заявил, что Фридман был направлен в СССР Троцким и гестапо с заданием убить Сталина Вбещенный Фридман двинулся на Ольберга, сжав кулаки. Пришлось применить силу, чтобы удержать его на месте. Выждав, Коган принялся составлять комситаельный вармант протокол.

И снова ему пришпось туго. Фридман настаняал, чтобы длобая его реплика была записана дословно. "подлая клеетат", "наглая фальцинка"... Когану приходилось торговаться с Фридманом за кажопе слово, и все же он быль вынужден об большинстве случаев уступать, чтобы получить коть один документ, пускай пестрящий фридманновскими опровержениями, но все же видетельствующий против него. После многочасовой перебранки протокол был тотов, и Коган для его фридману в подпись. Фридман колебался: ставить подпись или нег? Видя это, Коган напомики, что он принял почти все фридманоские поправки, "Дело не в поправках, проворчал Фридман. — Я не кочу это подписывать только по той причине, что вам, вижу, очень этого хочется!" Берман втихомолку восхищался поведением Фридмана, Когда о том, что происходило на очной ставке, доложили Молчанову, тот потребовал, чтобы Фридмана привели к нему. Эта встреча была обставлена так.

Фридману сказали, что его ведут к комиссару госбезопасности Молчанову. Сами размеры молчановской приемной с больщим числом секретарей должны были показать подследственному, какой властью обладает Молчанов, и внушить мысль, что от Молчанова зависит его судьба.

Чтобы произвести на Фридмана впечатление, Молчанов сбросил легкую шелковую рубашку и облачился в китель, укращенный четырьмя комиссарскими звездами и двумя опденами.

Ввели Фридмана. Он был очень бледен, руки дрожали. Молчанов сердито взглянул на него и задал вопрос:

 Зачем вы доставляете нам неприятности, чего вы скандалите?

 Они требуют от меня, – отвечал Фридман прерывающимся от возмущения голосом, – чтобы я подписал ложные показания против себя самого и других заключенных.

Советской власти не требуются ничьи ложные свидетельства!
 недовольно прервал его Молчанов.

 Скажите это кому-нибудь другому, с мсня хватит! – заявил Фридман. - Я незаконно получил десять лет концлагеря. - спросите следователя Рутковского, ему известно, как это вышло.

Послущайте, Фридман, — в голосе Могчанова завзучани угрожающие ноты, — по сих пор мы говорили с вами подружески, но в вас предупреждаю; если вы не образумитесь, мы поговорим с вами по-иному. Мы вышибсм из вас это упримство заодно со всеми ващими потрохами!

Фридман придвинулся ближе к молчановскому столу и уставился ему в лицо.

Не думайте, что раз мои руки дрожат, значит я вас боюсь. Это у меня еще с лагеря... Я вас не боюсь. Можете делать со мной что хотите, но я никогда не стану клеветать ни на себя самого, ни на кого другого, как бы вам того ни хотелось!

Конечно, Фридману было легче, нежели многим: его жена и близкие ему люди все еще находились в Латвии, которая в 1936 году была вне досягаемости НКВД.

## ИВАН СМИРНОВ И СЕРГЕЙ МРАЧКОВСКИЙ: ПРУЖБА ВРОЗЬ

Исследуя обвянения, предъявленные полсудимым на первом из московских процессов, мы обнаружим в его стенограммах массу противоречий, подтасовок и явных фальсификаций. Когда же дело доходит до главных обвиняемых – Зиновьева, Каменева и Ивана Никитича Смирнова, – нагромождение нелепостей доходит до такой степени, что, кажется, эта эловещая конструкция должна была рассыпаться сама собой. Такая странность становится до некоторой степени направленные против этих лиц, фабриковал – притом вплоть до мельмайних деталей – не кто иной, как сам Сталин. К тому же он лично проверял и поправлял полученные от них "признания".

В своем "завещании" Ленин не без оснований подчеркивал, что наряду с другими отрицательными чертами Сталину прежде всего была присуща г р у б о с т ь. Действительно, грубость была его внутренним органическим свойством. Он 
был груб не только с людьми: зта черта сказывалась во всех 
его лействиях. Даже меры, которые с политической точки 
зрения были разумны и необходимы для страны, осущесть 
лялись им с такой бессерсцечностьм, что вреда от них было 
больще, чем пользы. В качестве примера можно указать хотя бы на коллективизации есльского хогайства

Грубой сталинской кваткой был отмечен и всеь ход московских процессов, начиная с создания легенды о заговоре и кончая распределением ролей в этих юридических спектаклях. Когда же дело касалось Зиновьева, Каменева, Смирнова и Троцкого, сталинская грубость еще более усутублялась его нечеловеческой ненавистью к этим людям. Тут ему зименяла даже его обычная осторожность. Перествавати существовать границы, диктуемые здравым смыслом, и вообще стиралась грань между реальностью и абсудом.

Руководство НКВД нередко сознавало всю нелепость того или иного сталинского указания, но не смело перечить. Между тем Сталин далеко не всегда пренебрегал мнениями своих советников. В партийных кругах было хорощо известНасколько я знаю, на совещании в Кремле Сталин отобрал семерых обвиняемых, которые, по его мнению, должны были фигурировать на процессе как члены руковолящего "трошкистско-зиновыевского центра". Замнаркома Агранов позволи себе усомниться в целесообразности включения Ивава Никитича Смирнова в состав этого "центра".

Боюсь, - заметил Агранов, - что мы не сможем обвинить Смирнова, - ведь он уже несколько лет сидит в тюрьме.
 - А вы не бойтесь, - сказал на это Сталин, эло оглядев Агранова. - Не бойтесь, только и всего.

Благоразумнее было бы посчитаться с мнением Аграно-

вы объемнения в применения в предывать в торьме с 1 января 1933 года и продолжал находиться в заключении вплоть до августа 1936 года, когда начался процесс. У него просто не было физической возможности участвовать в каком либо заговоре. Отнако Смирнов в свое время одним из первых потребо-

вал выполнить ленинское "завещание" и сместить Статина с поста генерального секретаря ЦК партии. Сталину была известна популярность бмирнова среди партийцев; знал он также, что к мнению Смирнова прислушиваются старые большевики. Теперь, укрепив свои позиции, он не мог отказать себе в столь долгожданном удовольствии — отомстить Смирнову, протация его через мучиствяные допросы и комедию суда и бросив ваконец в камеру смертников.

Упрямство Сталина и его желание во что бы то ни стало обвить Смирнова, невзирая на его абсолютное алиби, поставило Вышинского на суде в очень трудное положение. Чтобы придать сталинской фальсификации хоть минимальную убедительность, в своей судебной речи Вышинский заявинск

 Смирнов может сказать: я ничего не делал. Я был в тюрьме. Наивная отговорка! Смирнов действиисльно находился в тюрьме начиная с 1 января 1933 года, но мы знаем, что, находясь в тюрьме, он организовал контакты с троцкистами, и был обнаружен шифр, с помощью которого Смирнов, сидя в тюрьме, переписывался со своими прузьями на воле.

Опнако Выпшнский, разумется, не смог пролемонетрировать сулу этот шифр. Не было представлено ни единото письма из тех, что Смирнов будто бы писал в порьме, не названо ни одного лица, с которым он якобы вел тайную переписку. Выпшнский не смот даже сказать, кто из тюремнои охраны помогал Смирнову, передавая на волю его шифрованные послания. Наконед, ни один из подсудимых не сознался в получении каких бы то ни было писем от Смирнова.

Разве что за границей могли найтись люди, способные поверить, будто политические заключенные, находящиеся в сталинских порьмах, могли переписываться со своими говарищами на свободе. Советские граждане знали, что это совершенно неволюжию. Им было известно, что семы политзыключенных годами не могли даже узнать, в какой из тюрем содержится их близкие, и вообще, живы ли они.

Па и какие, собственно, советы мог слать из тюрьмы Смирнов, отрезанный от мира, Мрачковскому или Зиновьеву? Быть может, оп должен был писать им: "Цельтесь Сталину не в живот, а в голову?"? Да и кому неясно, что настоящие затоворщики никогда не стали бы вести переписку о своих террористических планах с человеком, силящим в тюрьме под надзором знажаепистских охваников.

Несмотря на все это, Статин не постеснялся отдать Ягоде приказание "подготовить" Смирнова к судебному процессу и выставить его одним из главных руководителей заговора.

Паже у Гитпера, организовавшего судебный спектакль, на котором Димитров обвинялся в поджоге рейхстата, хватию соображения прекратить эту комедию, когда он увидел, что юридическая подтасовка провалилась. Но Сталин оказался упрямее. Привыкщий к тому, что любой его каприз автоматически приобретат ситу закона, он знал, что суд вывесет Смирнову смертный приговор и этот приговор будет приведен в исполнения.

В рядах "старой гнардии" было немного таких, чам заслути перед револющией могли бы сравниться с заслугами Смирнова. Бывший заводской рабочий, активный револющинер с семнаддатилетнего возраста, член партии большевиков со дия се основания, он до Охтабря неутомимо создавал новые большевистские подпольные организации, а после революции стал одним из выдающихся руковолителей Красной армии.

В 1905 году Смирнов принимал активное участие в московском вооруженном восстании. Он провел много лет в царских тюрьмах и ссылке и отбыл два срока ссылки за Полярным кругом.

В гражданскую войну он возгламлял вооруженную борьбу большевиков в Сибири и обеспечил побелу Пятой армии красных над склами Колчаха. Его телеграммы Ленину 4 декабря 1919 года напоминает об одной из рещающих побед в гражданской войте:

"Колчак лишился своей армии... Темпы преследования врага таковы, что к 20-му декабря Барнаул и Новониколаевск будут в наших руках".

После победы над Колчаком Смириюв был назначен председателем Сибирского ревкома. С 1923 по 1927 год он работал наркомом связи. После смерти Ленина Смириов примкнул к антисталинской оппозиции, за что его исключили из партии. Хотя в 1929 году он был восстановлен в партии, однако вскоре его арестовали и отправили в ссылку, а в первый день 1933 года, как мы уже знаем, по сталинскому распоряжению он был заключен в тюрьму.

Подготовить Смирнова к судебному процессу было поручено Абраму Слуцкому. Он нес ответственность и за подтотовку другого обвиняемого Сергея Мракковского, с которым Смирнов дружил еще с гражданской войны. Слуцкий, как я у же упоминал, был начальником Иностранного управления НКВД. Его характерными чертами были лень, страсть к показуже и премыкательство перед вышестоящим начальством. Слабохарактерный, трусливый, двуличный Слуцкий в то же время был неплохим психологом и обладал тем, что называется "подход к людям". Одаренный богатой фантамий, он умел притворяться и артистически разыгрывать роль, которую в данный момент считал выподной для себя. Его выразительные глаза, лучащиеся добротой и теплом, внушали впечатление такой искренности, что на эту приманку нередівклевали джаче те, кто хорошо знал Слуцкого. Зная за собой

 $<sup>^{\</sup>star}$  Смирнов отбывал нарымскую ссылку, значительно южнее Полярного круга. (Примеч.ред.)

все эти качества, Слуцкий умело пользовался ими для "обработки" подследственных,

Располатам богатым арсеналом высочайше дозволенных метолов спедтвик, сетрудники НКВЛ вносили в этот процесс и свой индивидуальный подход. Одни действовали нагло и грубо, как разбойники с большой дороги, приставляющие нож к горту жертвы. Другие прибегали к разного рода уловкам, обману, многословно распространякьо "выгодах чистосерлечного признания". К сперавтелям этого рода, как негрудно понять, относился и Абрам Слушкий.

С самого начала он занял по отношению к Смирнову позицию не элобного инквизитора, а как бы посредника между Политбюро и Смирновым, причем посредника, симпатизирующего обвиняемому.

Узнав, что Политбюро обвиняет его и других руководителей оппозиции в убийстве Кирова и подготовке покушения на Сталина. Смирнов назвал это обвинение "новым сталинским фокусом".

 Хотел бы я знать, — сказал он, — как вам удастся доказать суду, что я организовывал покушение на Кирова и террористический акт против Сталина, если всем известно, что с января 1933 года я сидел в тюрьме!

 Нам не придется это доказывать, — цинично ответил Слуцкий. — Политбюро надеется, что вы сами во всем сознаетесь. Ну а если откажетесь сознаваться, — вас просто не выведут на суд.

Слушкий передал Смирнову сталинское обещание: сохранить жизнь всем, кто согласител признаться на суле в своих преступлениях. Тех же, кто отказывается выполнить требование Политбиоро, расстреляют без суда, по приговору Особого совещания НКВП.

Слушкий не применял к Смирнову такие "жесткие" приемы спедтвия, какими пользовались другие следователи. Он считал, и не без основания, что тиг приемы все равно не сломят такого человека, как Смирнов. Он больще напирал а логические доводы, внушая Смирнову, что его спасение — в принятии условий Политбюро и ии в чем другом, а если он будет сопротивляться, то может и проиграть. Но подследственный оставался глух к этим увещаниям. Он с каменным лицом сидел перед Слугимим, спокойно набілюдая, как тот

вновь и вновь повторяет свои старые аргументы и из кожи вон лезет, чтобы придумать новые.

Убедившись, что из Смирнова ничего не выжать, Слуцкий пешил на время оставить его в покое и усиленно занялся Мрачковским. Он полагал, что признание, добытое от Мрачковского, поможет ему сломить и Смирнова.

Сергей Мрачковский, как и Смирнов, был в юности рабочим. В партию большевиков он вступил в 1905 году, в 1917 успешно руководил восстанием уральских рабочих, а в годы гражданской войны воевал с Колчаком, находясь в полчинении у Смирнова. С того времени их и связывала тесная пружба.

Но Смирнов, шедро одаренный природой, достиг незаурядного интеллектуального развития, стал выдающимся государственным деятелем, в то время как Мрачковский оставался недалеким, малообразованным человеком. плохо разбиравшимся в сложных проблемах государственной и партийной политики.

Когда после смерти Ленина Сталин начал подбирать в свой аппарат лично преданных ему людей, с помощью которых он рассчитывал вытеснить соратников Ленина, его внимание среди других привлек и Мрачковский, революшионное прошлое которого было бы очень кстати.

В самом леле, вся биография его была необычной. Лаже родился он в царской тюрьме, куда его мать была заключена за революционную деятельность. Его отец также был большевиком, а к тому же рабочим, К рабочему классу принадлежал и дел, один из основателей Южно-русского рабочего союза. Активное участие Сергея Мрачковского в Октябрьской революции и гражданской войне было, таким образом, как бы прододжением семейной традиции.

Увы, Сталину не удалось привлечь Мрачковского на свою сторону. Следуя за своими друзьями по гражданской войне, в первую очередь за Смирновым, Мрачковский оказался в лагере оппозиции.

Сталин пытался делать ему авансы и после разгрома оппозиции, соблазняя его высокими военными должностями, но безуспешно.

Гражданская война не прошла бесследно для здоровья Мрачковского. Будучи контужен и неоднократно ранен, ок сделался с годами крайне раздражительным и невыдержанным. Вдобавок у него появилась такая страиность: он вообразил себя вылающимся военным стратегом и с пренебрежением относился ко всем, кому за годы гражданской войны не прицилось повоевать на команциям, должностям;

Слушкий, зная все это, решил воспользоваться этим крайням эгоцентризмом Мрачковского. Он искусно эксплуатировал его пщеславие и не упускал случая пустить в ход

тонко продуманную лесть.

К изумлению Слушкого, Мрачковский дал себя уговорить без большого труда. Он согласился дать на суде нужные показания и помочь Слушкому убедить Сицирнова. В разговорах со Слушким Мрачковский неоднократно высказывал сожаление по поводу того, что в свое время, в 1932 году, не последован станинскому совету:

Сталин говорил мне: "Порви с ними; что тебя, прославленного рабочего человека, связывает с этим еврейским синедрионом?" Он обещал назначить меня командующим

крупным военным округом, но я отказался...

Сталин, надо полагать, был невысокого мнения об интеллигенности и культурном уровие Мрачкоского, сели рассчитывал, что на него подействуют столь примитивые антисемитские доволы. С другой стороны, томясь в ссытке, ввали от высокого армейского начальства и военных парадов, Мрачковский, должно быть, не раз возвращался к мысли, что, прими он предложение Сталина, — и все бы обериулось имаче.

Составив протокол допроса, в ходе которого Мрачковский оговория себя и Смирнова, Слуцкий тотка понес его Яголе. У него не было сомнений, что этот документ будет срочно препровожден к Сталину и тот, дойда до подписи Мрачковского, прочтет под нею: "Допрос вел комиссар государственной безопасности 2-го ранга А.Слуцкий".

Заключенный в энкавелистскую порьму и чувствуя, что его жизнь на волоске. Мрачковский ухватился за последний остававшийся у него шаке: умилостивить Сталина и таким путем спастись. Он полностью предоставил себя в распоряжение НКВД и готов был помочь следователям сломить сопротивление своих товарищей по дваней оплозиции.

Не сомневаясь в поддержке Мрачковского, Слуцкий вновь сконнентрировал усили на Смирнове. На очной ставке со Смирновым Мрачковский пытался убедить его "поддаться" Политберо и дать на суде необходимые показания. Один из его главных доводов был таким: "Зиновьев и Каменев уже согласились давать показания. Уж если они на это пошли, лачит, иного выхода нет;

Смирнов был поражен повслением Мрачковского. Он заявил, что не станет наговаривать на себя в уголу Сталину. Тогла Мрачковский пустил в ход свой последний довод; "Я тебе напомню, Иван Никитич, что в предоставил себя в распоржжение партии. Значит, я обязан буду выступить против тебя на сулс!" На что Смирнов отрезал; "Я всегда знал, что ты тоус!"

Эта фраза очень уязвила Мрачковского. Вообразивший себя героем граждванской войны, он не мог стерпеть такой оценки, да к тому же из уст своего бывщего командира. Вне себя от бещества, он бросал в лицо Сминонову:

Ты, видно, рассчитываещь выбраться из этой грязной истории, не замарав беленькой рубащки?

В кабинете Слуцкого Смирнов и Мрачковский встретились как старые друзья. По камерам из развели непримиримыми врагами.

Стремясь использовать ситуацию, Слушкий тут же состряпал протокол очной ставки, содержание которого имело мало общего с тем, что произошло. От лица Мрачковского значилось, что он, Мрачковский, присутствовал в 1932 году на тайном совещании, гле Смирнов предлагал объединиться с зиновьевцами для создания организации, целью которой явится подготовка террористических актов. В этом контексте и были использованы слова Мрачковского о том, что Смирнову и удастся выйти "из этой грязной истории", не замарав беленькой рубащки. Собственно, ради этой многозначительной фразы Слушкий и специил поскорее набросать протокол очной ставки.

Ягода был вполне удовлетворен протоколом. Он знал, с комим удовольствием Сталин станет читать о ссоре Мрачковского со Смирновым, и решил сделать тогт документ еще более впечатияющим. При перепечатке на мацинке он распорядился добавить в элополучиую фразу словцо "кровавый". Теперь она звучала так: "\" ты считаещь себя святым? Ты, видно, рассчитываешь, что тебе удастся выбраться из зтой грязной и кровавой истории, не замарав беленькой рубашки!"

Очная ставка с Мрачковским произвела на Смирнова удручающее впечатление. У него вызывал отвращение прежле всего Слуцкий, так усердно натравливавший Мрачковского на бывщего командира и давнего друга. Смирнов припоминал, как Слуцкий в начале следствия прикидывался сочувствующим ему, Смирнову, и давал понять, что не намерен быть просто исполнителем распоряжений начальства. Теперь, после всего происшедшего, Смирнов отказался отвечать на какие бы то ни было вопросы Слуцкого. Узнав об этом, Ягода распорядился "забрать Смирнова от Слуцкого" и передать его для дальнейшей "обработки" Марку Гаю, Надежда на крушение Смирнова, казавшееся Слуцкому близким, теперь ускользала из его рук, а вместе с ней и те лавры, которые оно должно было принести ему.

Между тем кольцо вокруг Смирнова начало стягиваться. Первые показания против него дали Ольберг и Рейнгольд, давно уже согласившиеся помогать НКВД в подготовке фальсифицированного процесса. Руководители следствия рассчитывали получить свидетельства также от Гольцмана и от некоего Гавена, который по каким-то таинственным причинам так и не появился на скамье подсудимых.

Теперь в качестве важного звена этой цепочки добавились показания Мрачковского, Если "свидетельства" таких, как Ольберг, Рейнгольд или Гавен, могли вызвать у Смирнова только омерзение, - признание Мрачковского было для него первым чувствительным ударом, Соответственно оно явилось немаловажным козырем и для НКВД.

За этим ударом последовали другие. Прошло немного времени и Смирнову стало известно, что Зиновьев и Каменев только что согласились принять сталинские условия и что, оклеветав самих себя, они дали показания против него. А показания таких значительных персон, пусть даже лживые, весили немало и представляли мощный рычаг для дальнейшего нажима на Смирнова. Положение его с каждым днем ухудшалось. Его козырями были правда и непримиримость к всеобъемлющей лжи и цинизму фальсификаторов. Но позиции Сталина были несравненно сильнее. Он располагал следственными и сулебными органами, состоящими из раболенных чиновников, и мощным аппаратом пропаганды, который уже готов был разнести клевету по миру. Смирнову, видимо, не оставалось ничего иного, как осознать, что в этой неравной больбе дальнейшее сопротивление бессмысленно.

Оказавшись в руках Гая, Смирнов испытал еще один тяккий удар, потрясший его даже сильне, чем предательном Мрачковского. Гай положил перед Смирновым заявление его бывшей жены Сафоновой, тег говорилось, что в конце 193 года он, Смирнов, получил от Троцкого "террористические директивы". Как выксиилось позже, Сафонова написала это заявление под нажимом НКВД и вдобавок поверив заверениям, что, поступая таким образом, она не только сохранит собственную жиль, но спасет и Смирнова.

Дабы окончательно его сломить, Гай устроил ему очную ставку с Сафоновой. Как я только что заметил, сначала Сафоновой было сказано, что, подписывая показания против Смирнова, она спасает свою жизнь. Но когда она выполнила это условие, цена ее жизии, как оказалось, возросла: теперь, чтобы учделть, она должна помом НКВД "убелиту" Смирнова.

Встреча Сафоновой со Смирновым в кабинете Гая была жизнь им обоим и подчиниться гребованиям Политбюро. Она откровенно убеждала его в присутствии Гая, что никто ве примет его признания за чистую момету, что все поймут: судебный процесс организован по чисто политическим соображениям. Она утоваривала его "помириться с Зиновыевым и Каменевым" и вместе с ними принять участие в этом процессе. "Тогда, — объясняла Сафонова, — на вас будет смотреть весь мир, и они не посменот вас расстренать".

В комие компов Смирнов полиничися требованиям Гая, но не без оговорок. Он согласится признать только часть выдвинутых против него обвинений. Никакой другой обвиняемый при таких условиях не был бы допущен до суда. Но Станикотел, чтобы Смирнов фигурироват на судебиом Гролиен даже при условии "частичного призначия". Лишь бы давал показания против Троцкого. Это было для Сталина некой утомченной формой мести — Смирнова знати как одного из самых предваных и искренных другей Троцкого.

Свое участие в процессе Смирнов оговорил обязательным условием: не вовлекать в него Сафонову. Это условие было принято, и Сафонова не фигурировала в числе обвиняемых: ее вызывали на суд только как свидетельницу, и так был отвелен от нее смертный приговор.\*

Я не раз задавал себе вопрос; что было тем рещающим фактором, который заставил Смирнова согласиться участвовать в судебном процессе? Пример Зиновьева и Каменева? До-, воды Сафоновой, которая была его верной спутницей на протяжении многих лет? Вероятно, самым убелительным оказался довод Сафоновой: "Помирись с Зиновьевым и Каменевым и предстань с ними перед судом. На глазах у всего света тебя не посмеют расстрелять". Но думаю, что ни этот довод, ни вся сумма средств воздействия не могли бы заставить Смирнова участвовать в позорном спектакле сталинского суда. Если б он знал, что ценой собственной жизни сможет опровергнуть сталинскую клевету против него и его лоброго имени. - тогла бы он, без сомнения, отказался от судебной комедии и предпочел смерть. Но такой выбор ничего бы не изменил. Его убили бы втайне, а прочие обвиняемые, не исключая Зиновьева и Каменева, послушно порочили бы в зале суда его имя,

Поэтому Смирнову, вероятно, показалось более правильным все же использовать тот единственный шанс, который у него оставался. Допустим, Сталин не сдержит свое обещание и не сохранит ему жизны. Но даже в этом случае его присутствие и суде сможет хоть до некоторой степени сдержать поток элобных инсинуаций и не поэволит другим подсудимымы и обвинителю беспардонно патъь, как если бы от был уже мертв.

## ДОЛГ ПАРТИЙЦА

В середине мая 1936 года в Кремле состоялось важное совещание, в котором приняли участие Сталин, Ежов, Ягода, а также помощники последнего Агранов, Молчанов и Миронов. На совещании обсуждался симственный вопрос: обвинения, сфабрикованные в адрес Гроцкого. Зная, какое исключитель-

<sup>\*</sup> Но только на данном процессе. Дела Сафомолой, упоминавшегопа выше Гавена и ряда других лиц были "выделены в отдельное производство". Давая показания по делу "гроцикестеко-зиновыеского террористического центра", Сафонова уже сидела в тюрьме, и дин ее были сочтены, (Примечерд.)

ное значение Сталин придает всему, что касается Троцкого, молчанов подготовил специальную карту, наглядио представляющую, когда и через кого Троцкий участвовал в "террористическом заговоре". Паутина разноцветных линий на этой карте изображала связи Троцкого с главарями заговора, находившимися в СССР. Было показано также, кто из старых членов партии уже дал требуемые показания против Троцкого, а кому это сще предстоит. Карта выглядела внушительно, прочно связывая между собой Троцкого и главарей заговора в СССР.

Выслушав сообщения руководителей следствия, Сталин привлек их внимание к тому факту, что не хватает подследственного, который мог бы показать, что он был направлен Трошким в Советский Союз для того, чтобы совершить террористический акт. Молчанов напомнил Сталину, что такое признание уже подписано Ольбергом, Однако Сталин, не без оснований гордящийся своей отличной памятью, возразил. что согласно показаниям Ольберга он получил свое задание не от самого Троцкого, а от его сына - Седова. Тут Ягода заметил, что ничего не стоит переписать показания Ольберга. Пусть там будет сказано, что перед отъездом в Советский Союз он имел свидание с Троцким и получил инструкции относительно террористического акта лично от него. Предложение Ягоды не удовлетворило Сталина, Он сказал, что переписка показаний Ольберга "не рещает проблемы" и что было бы полезно добавить двоих или троих надежных людей типа Ольберга, которые могли бы засвидстельствовать, что именно они были посланы в Советский Союз Троцким и тот лично дал им указания о проведении террористического акта.

Желая угоцить Сталину. Молеанов заявил, что у него есть лва тайных агента, гораздо более квалифицированных, чем Ольберг, которые могли бы прекрасно сыграть эту роль на суде, однако это не простые агенты, а бывшие нелегальные представители секретного политического управления НКВД в германской компартии. В настоящее время они заняты сбором информации о центральном аппарате Комингерна. Это некие Фриц Лавил и Берман-Фрин. Молчанов охарактеризовал обюм как преданных и дисципилинорованных ченов партии. Сталин сразу же согласился с включением их в состав обвиниемых.

115

Ягоде предложение Молчанова не понравилось. Как это он решился назвать Фрица Давида и Бермана-Юрина, не согласовав этот вопрос с ним, Ягодой? Инициатива Молчанова была тем болес неумной, что эти двое сумели организовать НКВД секретную службу внутри Коминтерна так ловко, что Ягола знает все, что там происходит. Благоларя им Ягода постоянно имел возможность обращать внимание Сталина на опасные фракционные группы в зарубежных компартиях и разные нежелательные поползновения иностранных представителей Коминтерпа, тем самым демонстрируя Сталину и Политбюро, как хорощо НКВД информирован. Сразу же найти замену Фрицу Давиду и Берману-Юрину невозможно. Эти двое досконально знают коминтерновскую кухню, у них масса друзей в руководстве зарубежных компартий и сверх того большой опыт секретной работы на НКВД.

Включение Фрица Лавида и Бермана-Юрина в предстоящий процесс имело сщо одну неприятирую сторому. Также серьстные фигуры не могли быть введены в вигру в любой произвымый момен, точно пецики, — и уж тем более в уголовный процесс, притом в качестве подсудимым! Оба они состоят в ВКП (б) и, хотя их работа на "ор ваны" носит неофициками НКВД. Принося их в жертву, Молчанов нарушил элементариую говаришескую этику: это был первый случай, когда оперативник НКВД предложил собственных коллег на роль обвиняемых по уголовному делу.

Впрочем, недовольство Яголы иосклю чисто платонический характер и ничего уже не могло изменить. Предложение Молчанова было одобрено Стагиными, и ход событий принял необратимый характер. Не прошло и месяца, как Фриц Двяну и Берман-Ирин были арестованы. Обомы объявили, что Центральный комитет оказал им большос доверие, избрав их на роль фиктивных обвиняемых, которым на предстоящем процессе предстоит исполнить волю цартии. Тому и другому ничего не оставалось, как с энтузиазмом принять на себя это поручение своей партии и НКВД. Неизвестно, был ли энтузиазм искренним, но не выказать его было нельзя.

Под диктовку Молчанова, своего начальника, оба дали показания, что в конце ноября 1932 года каждый из них независимо от другого посетил Троцкого в Коненгатене и получил от него задание отправиться в Советский Союз и совершить террористический акт против Сталина.

На судебном процессе Фриц Давид и Берман-Юрин всеми силами старались помочь обвинению разыграть заранее подстовленный спектакль. Огнако, хоть сами они были направлены сюда в качестве мнимых обвиняемых, это не помепило суду приговорить их к смертной казии, а "органам" раестренять вместе с другими, настоящими обвиняемыми.

## ЗИНОВЬЕВ И КАМЕНЕВ: КРЕМЛЕВСКАЯ СДЕЛКА

Из всех арсстованных членов партии, отобранных Сталиным лли открытого процесса, наибольщее значение он придавал Зиновьему и Каменеву. С этими двумя ближайщими соратпиками Ленина, способными объединить вокруг себя партийные массы, Сталии вновь сводил свои старые счеты — и на себ раз уже окончательно.

"Обработка" Зиновьева и Каменева была поручена тем сотрудникам НКВД, которых он знал лично: Агранову, Мол-

чанову и Миронову.

Я ўже представил Миронова читателно в связи с делом Кирова. Теперь настало время рассказать о нем подробнее. Миронов отвечал за многие важнейшие дела, проходившие через Экономическое управление НКВД, и Ягола, выезжая в Кремль для доклада Сталицу, нередко брал с собой и Миронова. Среди спеставенных дел, которые Миронов вел под личным руководством Сталина, бало знаменитое "дело Промпартии" и дело английских инженеров из фирмы "Метро-Виккере" — оба эти дела относились к самому началу 30 х годов и произвели немалую сенсация.

Сталин быстро оценил выдающиеся способности Миронова и начал поручать ему специальные задания, о выполнении которых Миронов отчитывался лично перед ним. На этом он быстро сделал карьеру. В 1934 году по предложению Сталина его назначили начальником Экономического управления НКВД, а еще через год — зоместителем Ягоды. Отным е он воз-



Сталин, Ворошилов и др. сопровождают урну с прахом Менжинского.

главлял Тлавное управление государственной безопасности (ТУТБ). В сто ведения была вся оперативная работа НКВД. Одно время среди согрудников НКВД ширкулировал слух, будто Сталин предпологатет сместить Ягоду и назличить Миронова на его место, но люди, достаточно хорошо виформарь ваниме, этому не вервил. Они знали, что в качестве руководителя НКВД Сталин иужделеств в чсловесе смакиваслыгиевым складом ума, который был бы в первую очередь специалистом по части политических интри. Именно таким был Ягода, в отличие от дельного экономиста и контрразведчика Миронова.

Одним из достоинств Миронова была его феноменальная память, - в этом отношении Ягоде было до него далеко, Именно поэтому Ягода привык брать Миронова с собой к Сталину даже в тех случаях, когда доклад не относился непосредственно к компетенции Миронова. Важно было запоминать, не пропуская ничего, мельчайшие детали сталинских инструкций и наставлений. Послс возвращения из Кремля Миронов, как правило, сразу же усаживался за стол и во вссх подробностях записывал для Ягоды каждое из сталинских замечаний, притом теми же словами, какими оперировал Сталин. Это было особенно важно для Ягоды в тех случаях, когда Сталин наставлял его, какую псевдомарксистскую терминологию он должен использовать, обращаясь в Политбюро с тем, чтобы оно вынесло именно те решения, которые тайно отвечали намерениям Сталина. Полобные наставления Ягода получал всякий раз, когда Сталин начинал подкапываться под того или иного члена Политбюро либо ЦК для того чтобы избавиться от него

Миронов дости высокого положения. Он обладал властью и пользовался немалым авторитегом. Но это не принесло ему счастья. Дело в том, что от природы он был очень деликатным и совестливым человеком. Его угнеталь та роль, какую на вынуждет был и рать в гонениях на старых большевиков. Чтобы устраниться от этих неприятных обязанисостей, Миронов одно время пытался получить назначение на разведывательную работу за рубежом. Поэже он следал попытку перевстись в народный комиссарият внешней горговли, на должность заместителя наркома, но когда дело дошло до утверждения этого перевода в ЦК, Сталин запретил Миронову даже думать об этом.

Пессимизм и разочарование в жизни, отличавшие теперь Миронова, все более сказывались на его семейной жизни. Его очень хорошенькая жена Надя, которую он любил без памяти, вечно пребывала в состоянии восторженного увлечения кемто на стороне; его семейная жизнь рушилась.

Олнажды ночью - дело было весной 1936 года - Миронов позвонил мне и спросил, не могу ли я зайти в его кабинет. Он собирался сообщить мне нечто "чрезвычайно интересное". Я пошел.

"У меня только что состоялся разговор с Каменевым, -без всяких предисловий начал Миронов. Он был бледен и выглядел возбужденным. - Вызывая Каменева из внутренней тюрьмы, я составил в уме определенный план: как я познакомлю его с обвинениями, выдвигаемыми против него и что я ему вообще должен говорить. Но когда я услышал топот сапог охранника и шум в приемной, я так разнервничался, что думал только об одном: как бы не выдать своего волнения.

Пверь открылась и вощел Каменев в сопровождении охранника. Не глядя на него, я расписался на сопроводительной бумажке и отпустил охранника. Каменев стоял здесь, посредине кабинета и выглядел совсем старым и изможденным. Я указал ему на стул, он сел и вопросительно взглянул на меня. Честно сказать, я был смущен. Как-никак все же это Каменев! Его речи я слушал когда-го с таким благоговением! Залы, где он выступал, дрожали от аплодисментов. Ленин сидел в президиуме и тоже аплодировал. Мне было так странно, что этот сидящий тут заключенный - тот же самый Каменев, и я имел полную власть над ним...

Ну что там опять? — внезапно спросил Каменев.

- Против вас, товарищ Каменев... гражданин Каменев, поправился я, - имеются показания, сделанные рядом арестованных оппозиционеров. Они показывают, что начиная с 1932 года вы совместно с ними готовили террористические акты в отношении товарища Сталина и других членов Политбюро и что вы и Зиновьев подослали убийцу к Кирову.

 Это ложь, и вам известно, что это ложь! — резко возразип Каменев.

Я открыл папку и прочел ему некоторые из показаний Рейнгольпа и еще нескольких арестованных,

- Скажите мне, Миронов, вы, несомненно, учили историю партии и знаете отношение большевиков к индивидуальному террору. Вы действительно верите этой чепухе?

Я ответил, что в моем распоряжении имеются свидетельские показания и мое дело — выяснить, правду ли показывают свидетели.

 Прошу вас только об одном, – сказал Каменев. – Я требую, чтобы меня свели лицом к лицу с Рейнгольдом и со всеми теми, кто меня оклеветал.

Каменев объясния, что с осени 1932 гола он и Зиновые почти все время находились в тюрьме или ссылке, а в те недолгие промежутки, что они провели на свободе, за инми постоянно следили атенты ИКВД. Секретное политическое управление ИКВД даже посегило своего согрудника в каменевской квартире — под видом телохранителя, и этот сотрудника рылася в его письменном столе и следия, кто его навешает.

 Я спращиваю вас, – повторил Каменев, – как при таких условиях я мог готовить террористические акты?

Насчет утверждений Рейнгольда, будто он несколько раз присутствовал в квартире Каменева на тайных совещаниях, Каменев предложил мне посмотреть дневник наружных наблюдений НКВД, куда, несомненно, заносились результаты надхора за его квартирой, и лично убедиться, что Рейнгольд никогда не переступат с е порога".

 — А вы что скажете на все это? — спросил я Миронова, выслушав его рассказ.

— Что я могу сказать! — ответил Миронов, пожимая плечами. — Я прямо заявит ему, то мои функции как следователя в данном частном случае ограничены, потому что Политбюро полностью уверено в правдивости показаний, направленных против него. Каменев рассердился и заявил мет.

— Можете передать Яголе, что я инкогда больше не приму менером пределения в судебном фарсе, какой он устроил надо мной и Зиновкевым в прошлом голу. Передайте Яголе, что на зтог раз ему придется доказывать мою виновность и что ни в какие следки е ими я больше не вступаю. Я потребую, чтобы на суд вызвали Мелведи и других сотрудников ленииградского НКВД, и сам задам им вопросы насчет убийства Кирока.

На этом первый разговор Миронова с Каменевым закончился.

 Я чувствую, что дело Каменева мне не по плечу, – сказал Миронов. – Лучше было поручить переговоры с Каменевым какому чибудь видному члену ЦК, с которым он лично знаком и может разговаривать на равных. Представитель ЦК мог бы изложить это дело Каменевеу таким образом: "Вы боролись с ЦК партии и проитрали. Теперь ЦК требует от вас, в интересах партии, дать такие-то показания. Если вы сткажетесь, вае желет то-то и то-то." Но мне-то инкто не поэволи так с ним разговаривать. Мне приказано получить признание Каменева чисто сеговательским методом, главным образом на основании фальшивых показаний Рейнгольда. Чувствую, что зря я взяляел аз то дело.

Миронов уступит требованию Каменева и дал ему возможмость встретиться с Рейнгольдом. Вспомним, что тот почти с самого вначата следствия предоставил себя в распоряжение Ягоды. На очной ставке с Каменевым он держался вызываюше: да, он исодиюсратно бывал в его квартире, когда Каменев доказывал необходимость убить Сталина и его ближайших помощинков и сотрудников.

Зачем вы лжете? — спросил Каменев.

НКВД установит, кто лжет: я или вы! – отвечал Рейнгольд.

 Вы утверждаете, что были в моей квартире несколько раз, – продолжал Каменев. – Не можете ли сказать точнее, когда это происходило?

Рейнгольд перечислил: в 1932, 1933 и 1934 годах.

 Раз вы бывали у меня так часто, вы наверияка сможеге припомнить хоть некоторые особенности моей квартиры.
 и Каменев задал Рейнгольду несколько вопросов, касающихся расположения квартиры и дома.

Но Рейнгольд не рискнул отвечать на эти вопросы. Он заявил Каменеву, что тот не следователь и не имеет права его допращивать.

Тогда Каменев попросил Миронова залать Рейниольго, то же вопросы. Олнако Миронов уклонился, не емея помочь Каменеву отмести ложные обвинения, придуманные Сталиным. Каменеву оставалось только просить Миронова, чтобы тот хотя бы ограмля в прогоколе очной ставки тот факт, что Рейнгольд отказался отвечать на вопросы, связанные с каменевской картирой.

Очная ставка закончилась. Чтобы не выполнять просьбу Камежева, Миронов решил вовсе не составлять протокола. Подследственный даже не спросил, почему очная ставка не протоколируется. Он прекрасно понимал, что так называемое следствис - всего лишь прелюдия к решающему этапу, когда Ягода окончательно обросит маску законности и цинично потребует, чтобы Каменев сознался во всем, в чем его обвиняют.

Миронов доложил Ягоде, что следствие по делу Каменева зашло в тупик, и предложил, чтобы кто-либо из членов ЦК вступил в переговоры с Каменевым от имени Политбюро. Ягода воспротивился этому. Еще не время, заявил он; сначала надо "как следует вымотать Каменева и сломить его дух".

 Я пришлю к вам в помощь Чертока, — обещал Ягода. — Он ему живо рога обломает!..

Черток, молодой человек лет тридцати, представлял собой типичный продукт сталинского воспитания. Невежественный. самодовольный, бессовестный, он начал свою службу в "органах" в гетоды, когда сталинисты уже одержали ряд побед над старыми партийнами и слепое повиновение ликтатору слелалось главной доблестью члена партии. Благодаря близкому знакомству с семьей Ягоды он достиг видного положения и был назначен заместителем начальника Оперативного управления НКВД, отвечавшего за охрану Кремля. Мне никогда не приходилось видеть таких наглых глаз, какие были у Чертока. На нижестоящих они глядели с невыразимым презрением. Среди следователей Черток слыл садистом; говорили, что он пользуется любой возможностью унизить заключенного. В именах Зиновьева и Каменева, Бухарина и Троцкого для Чертока не заключалось никакой магической силы. Каменева он считал важной персоной только потому, что его делом интересовался Сталин. Во всем остальном Каменев был для Чертока заурядным беззащитным заключенным, на ком он был волен проявлять свою власть с обычной для него салистской изопренностью.

Черток форменным образом мучил Каменева.

- Я весь содрогался, - рассказывал мне Миронов, - слыша, что происходит в соседнем кабинете, у Чертока. Он кричал на Каменева: "Да какой из вас большевик! Вы трус, сам Ленин это сказал! В дни Октября вы были штрейкбрехером! После революции метались от одной оппозиции к другой. Что полезного вы сделали для партии? Ничего! Когда настоящие большевики боролись в подполье, вы шлялись по заграничным кафе, Вы просто прихлебатель у партийной кассы, и больше никто!"

Как-то позлинм вечером я зашел к Миронову узнать, что същино нового. Когда я вощев в его слабо освещенный кабинет, Миронов сделал мие знак помолчать и указал на приоткрытую дверь, ведущую в соседнее помещение. Оттуда как

— Вы должны быть нам благоларны, — кричал Черток, - что вас държа в тюрьме! Если мы вас выпустим, первый встречный комсомолец ухлопает вас на месте! После убийства Кирова на комсомольских собраниях то и лепо спращивают потему Зиповьев и Каменев до сих пор не расстредныя? Вы живете своим прошлым и воображаете, что вы для нас вее еще исмоны. Но спросите любого помонера, кто такие Зиновьев и Каменев — и он ответит: враги народа и убийцы Кирова!

Вот так, по мнению Ягоды, и следовало "изматывать" Каменева и "обламывать ему рога". Хотя Черток был получинен Миронову, тот не решался обуздать пыл своего полчиненного. Это было бы слишком опасно. Черток был мастером инсинуаций и интриганом. Как один из заместителей начальника охраны Кремля, он часто сопровождал Сталина, и ссли б он сказал ему коть одно слово, что Миронов заступается за Каменева, песенка Миронова была бы спета.

Наглые разглагольствования Чертока, разумеется, не продвинули следствие ни на шаг.

2

Паже верхушка НКВП, знавщая коварство и безжалостность Станина, была поражена той звериной ненавистью, какую он проявлял в отношении старых большевиков, собенно Каменева, Зиновьева и Смирнова. Его тнев не знал граинц, когда он слышат, что то или иной заключенный "дерниц, когда он слышат, что то или иной заключенный "дермитея тверло" и отказывается подписать требуемые показаяня. В такие минуты Сталии золенел от злости и выкрикивал хриплым голосом, в котором прорезался несожиданно сипьный грузинский аксиент: "Скажите им, — это относилось к Зиновьеву и Каменеву, — что бы они ни делали, они не остановат ход истории. Единственное, что они могут следать, — это умерсть или спасти свою шкуру. Поработайте над ними, поа они не приплозту к вам на брюсе с признаниями в учбах!"

На одном из кремлевских совещаний Миронов в присутст-

вии Ягоды, Гая и Слуцкого докладывал Сталину о ходе следствия по делу Рейнгольда, Пикеля и Каменева. Миронов доложил, что Каменев оказывает упорное сопротивление; мало надежды, что удастся его сломить.

 Так вы думаете. Каменев не сознается? – спросил Сталин, хитро прищурившись.

 Не знаю, — ответил Миронов. — Он не поддается уго-BODAM.

 Не знаете? — спросил Сталин с подчеркнутым удивлением. пристально глядя на Миронова. - А вы знаете, сколько весит наше государство, со всеми его заводами, машинами, армией, со всем вооружением и флотом?

Миронов и все присутствующие с удивлением смотрели на Сталина, не понимая, куда он клонит.

Полумайте и ответьте мне, — настаивал Сталин.

Миронов улыбнулся, полагая, что Сталин готовит какуюто шутку. Но Сталин, похоже, шутить не собирался. Он смотпел на Мипонова вполне серьезно,

 Я вас спращиваю, сколько все это весит, — настаивал он. Миронов смещался. Он ждал, по-прежнему надеясь, что Сталин сейчас обратит все в шутку, но Сталин продолжал смотреть на него в упор, ожидая ответа. Миронов пожал плечами и, подобно школьнику на экзамене, сказал неуверенно:

- Никто не может этого знать, Иосиф Виссарионович, Это из области астрономических величин.

- Ну а может один человек противостоять давлению такого астрономического веса? – строго спросил Сталин.

Нет. – ответил Миронов.

- Ну так и не говорите мне больше, что Каменев или кто-то пругой из арестованных способен выдержать это давление. Не являйтесь ко мне с докладом, - заключил Сталин, - пока у вас в портфеле не будет признания Каменева!

После этого Слуцкий доложил, как продвигается дело со Смирновым, Слуцкий тоже получил соответствующее вну-

шение. Сталин в этот день был определенно не в духе. Когда совещание уже близилось к концу, Сталин сделал знак Миронову подойти поближе.

- Скажите ему (Каменеву), что если он откажется явиться на суд, мы найдем ему подходящую замену - его собственного сына, который признается суду, что по заданию своего папаши готовил террористический акт против руководителей партии... Скажите ему: мы имеем сообщение, что его сын вместе с Рейнгольдом выслеживал автомобили Ворощилова и Сталина на Можайском щоссе. Это сразу на него подействует...

3

Когла Каменев уже был в тисках инквизиции. Зиновьев нежал больным в своей одиночной камере. Лопросы Зиновьева были отложены до его выздоровления. Желая наверстать упущениее, Ежов решил не пропускать Зиновьева через у обработку, которой подвергаля Каменев, а открыто потребовать от него, именем Политбюро, необходимых для дела "шпинаний".

При разговоре Ежова с Зиновьевым присутствовали Агранов, Молчанов и Миронов. Ежов попросил Миронова вести попробный протокол.

Поздней иочью Зиновьева ввели в кабинет Агранова, где должен был состояться разговор. Он выглядел совершению больным и свяд агржждие на ногах, Бесеспуя с ним, Ежов то и дело заглядывал в блокнот, где у него были записаны указания, полученные от Сталина. Разговор занял более двух часов.

На следующий день Ежов прочитал протокол и внее в него несколько поправок. Затем он приказал Миронову сделать только одну мащинописную копию и принести ему вместе с первоначальной записью, протокол требовалось доставить сталину. Миронов позволил себе ослушаться Ежова и заказал сще одну копию для Ягоды. Тот очень боле-нению воспринимал вмещельство Ежова в дела НКВД и следил за кажтым его шагом, надеясь его на чем-нибудь подловить и дискредитирова в глазах Сталина, ибравиться от его опеть.

С самого начала Ежов заявил Зиновьеву, что советская конправаема перемагита какие-то документы гремагисто генипаба, которые показывают, что Германия и Япония ближанией всеной готовят военное нападение на Советский Соиз. В этой обстановке партия не может ботывие допускать ведения антисоветской процаганды, которой занимается за границен Тронкий, Гольные чем когда бы то ин было наша страна и уждется в мобилизации международного протега на концину "отчестева трудящихся". От имени Политичать на права на концину "отчестева трудящихся"." От имени Политичать на права на концину "отчестева трудящихся"." От имени Политичать на права на концину "отчестева трудящихся"." От имени Политичать на права на концину "отчестева трудящихся"." От имени Политичать на права на пра

бюро Ежов объявил Зиновьеву, что он должен помочь партии "навести по Троцкому и его банде сокрушительный удар, чтобы отогнать рабочих за гранищей от его контрреволюционной организации на пушечный выстрел".

Что вам от меня требуется? – осторожно спросил Зиновьев.

Ежов, не давая прямого ответа, заглянул в свою шпаргалку и начал перечислять зиновьевские грехи по отношению к руководству партии и упрекать его и Каменева в том, что они до сего времени полностью не разоружились.

 Политбюро, – продолжал Ежов, – в последний раз требует от вас разоружиться до такой степени, чтобы для вас была исключена малейшая возможность когда-нибудь снова подняться против партии.

В конце концов Ежов сказал Зиновьеву, в чем суть этого требования, исхолящего от Политбюро: он, Зиновьев, должен полтверцить на открытом судебном процессе показания других бывщих оппозиционеров, что по утовору с Троцкию он готовки убикство Сталина и других членов Политбюро.

Зиювьев с негодованием отверт такое требование. Тогда Ежов передла ему слова Сталина: "Если Миновьев побровопъно согласится предстать перед открытым судом и во всем сознастся, сму будет сохранена жизнь. Если же он откажется, сго будет судить военный трибунат — за закрытыми дверьми. В этом случае он и все участники оппозиции будут ликвидированы".

Я вижу, — сказал Зиновьев, — настало время, когда Сталину понадобилась моя голова.
 Ладно, берите ее!

— Не рискуйте своей головой понапрасну, — заметил Ежов. — Вы должны понять обстановку: хотите вы или нет, партия ловелет ло сведения грудицикся масе в СССР и во всем мире показания остатьных обвиняемых, что они готовили террористические акты против Сталина и других вождей по указаниям, исходившим от Троцкого и от вас.

 Я вижу, что вы все предусмотрели и не нуждаетесь в том, чтобы я клеетата на самото себя, – сказал Зиновыев.
 Почему же тогда вы так настойчиво меня уговариваете?
 Не потому ли, что для большего успеха вашего суда важно, чтобы Зиновые сам заклеймил себя как преступник? Как раз этого-то я никогда и не сделаю!

Ежов возразил ему:

 Вы ощибаетесь, если думаете, что мы не сможем обойтись без ващего признания. Если на то пошло, кто может помещать нам вставить вес, что гребуется, в стенограмму судебпото процесса и объявить в печати, что Григорий Евсеевич Зиновьев, разоблаченный на суде всеми прочими обвиняемыми, долистью сознался в своих пресуталениях?

 Значиг, выдадите фальшивку за судебный протокол? – негодующе воскликнул Зиновьев.

Ежов посоветовал Зиновьеву не горячиться и все спокойно обдумать.

 Если вам безразлична ваша собственная судьба, — проложал он, — вы не можете оставаться равнодушным к судьбе гысяч оппозиционеров, которых вы завели в болото. Жизнь этих людей, как и ваша собственная, — в ващих руках.

Вы уже не впервые накидываете мне петлю на шею, сказал Зиновьев. - А теперь вы се еще и загянули. Вы ввяли курс на ликвидацию ленинской гвардии и вообще всех, кто боролся за револющию, За это вы ответите перел историей!

Он остановился, чтобы перевести дыхание, и слабым годосом добавил:

- Скажите Сталину, что я отказываюсь...

Чтобы пажать на Зиповьева и показать ему, что у НКВД есть против него достаточно показаний. Ежов распорядился устроить Зиповьеву очную ставку с несколькими обвиняемыми, давними эти показания.

Первая из этих встреч, в которой участвовал бывший секретарь Зиновьева Пиксель, конвилась полным проватом. Пиксеть потерял самообиздание и никак не мог осмелиться в присутствии Зиновьева повторить те люживе обвинения, которые незадолго до того согласился подписать. Чтобы помочь ему, стетоватеть вслух прочет письменные показавия Пиксал и спросил, подтверждает ли он их. Но Пиксель не смог выдавить из себя ни слова, он только кивал головой. Зиновься, язывая к его совести, умоляя его поврить только правду.

Опасаясь, что Пикель вообще откажется от своих показаний, следователь послещил прервать очную ставку. Послутого линоза Ягола распорядняся не устравать виредь никаких сивданий Зиновьева или Каменева с другими арестованными, Ягода опасался, что Зиновьев и Каменев могут "испортить" этих ловей, уже уступивних двятению НКВП. Объестинсь на Зиновъеве, Ежов попытался воздействовать на Каменева. Его разговор с Каменевым мало отличался от беселы с Зиновъевым. Правла, на этот раз Ежов попытался сыграть на привязанности Каменева к сыновъям, используя на все ятыв істанинскую угроуз: в случае необходимости "органы" не преминут заменять Каменева на процессе его сыном. Каменеву дали прочесть свежее показание Рейнгольда: тот признавался, что вместе с сънюм Каменева выслеживал автомобили Сталина и Ворошилова возле Одинцово, на Можайском шоссе.

Каменев был как громом поражен. Он поднялся со стула и крикнул в лицо Ежову, что тот — карьерист, пролезший в партию, могильщик реколюции. Зарыжаясь от волнения, обессиленный, он рухнул на стул. Ежов тут же, со элобной гримасой на лице, вышел из кабинета, оставив Каменева на-едине с Мироновым.

Каменев прижал руки к груди. Он с грудом переводил дыхание, но на предложение Миронова вызвать врача ответил отказом. "Вот, — сказал он, отдышавшись, — вы наблюдаете сейчас термидор в чистом виде. Французская революция преподала нам короший урок, но мы не сумели воспользоваться им. Мы не знали, как уберечь нашу революцию от термидора. Именно в этом — наша главная ошибка, за которую история нас осудит"."

Организаторы процесса, которым удалось припереть Зиновьева и Каменева к стене, сделати все необходимое, чтобы не дать им покончить жизнь самоубийством. В одиночные камеры, где они содрежались, под видом арестованных оппозиционеров были подсажены агенты НКВД, неуемню следившие за обоими и информировавшие руководителей следствия об их настроении и о каждом произвесенном ими след

<sup>&</sup>quot; Характерно, что и Зиновьев и Каменев, столктувщись со сталинским шантажом, вспомняли о суде истории. Но Каменев высказался более точно: история не любит судить победителей, она судит в первую очередь побежденных — хотл бы учее за то, что оне были побеждены. Должно пройти немало времени, чтобы воздалось по заслуглям всем — и победителли и побежденным, (Примен оде.).

Чтобы их сизынее вымодъть, Ятола распорящиеля иключать и их камерах центральное отолление, хотя стояло лето и в камерах без того было нечем дышать. Время от времени подсаженные агенты вызывались икобы на допрос, а в действительности для того, чтобы деложить изальству результаты своих наблюдений, отдохнуть от невыносимой жары и нолкрешиться. Едва переступна порот следовятельского кабинета, они специони сбросить мокрые от пота рубахи и набрасывались на приготовленные для ими прокладительным енапитки.

Один из этих агентов, человек малообразованный и простоватый на вид, позже охотно рассказывал, как он играл роль заключенного — сначала в камере Каменева, а затем — Зиновьева.

 Чего они хотят от меня, жатовался он, едва за ним заспольвалась дверь камеры. Следовател изворят мне, что я троикист, но я николга не был в опиозиции! Я нет рамотный рабочи и инчего не понимаю в политике. У меня остались дома жена и дели. Что се мной следано? Что се мной булет?

Зиповьев пичето не отвечат, прополжат расскатывать агент, и вообще за все время не сказал ни стова. Только одпажать и случайно заметил, как он по-волям, исполнинка косится на меня. А Каменев вел себя иначе. Он мне сопувствовал: говорял, что НКВД не интересуется такими, как я, что меня продержат исполто и скоро выпустат. Каменев вообще человок компанейский. Он рассправниял о мому детях, гелился со мной сахаром и, когда я отказывался, он настаивал, чтобы я его все же ваял.

Зиповые страдал астмой и мучился от жары. Вскоре его страдания усутубились: его начали изводить приступы колик в печени. Он кагался по полу и умолял, чтобы прицеп Кушпер — врач, который мог. бы сделать инъекцию и перевести 
сто в поремную больницу. Но Кушпер неизменно отведал, что 
не имеет права сделать ии то, ии другое без специального 
разрешения Яголы. Его функции ограничивались тем, что он 
выписывал Зиновьеву какое-то лекарство, от которого тому 
становилось еще хуже. Было сделано все, чтобы полностыю 
измотать Зиновьева и довести сто до такого состояния, когда 
бы он был готов на все. Конечно, при этом Кушпер был 
обязан слединь, чтобы Зиновьев, чест доброго, не умунер был 
обязан слединь, чтобы Зиновьев, чест доброго, не умунер

Даже смерть не должна была избавить Зиновьева от той, еще более горькой судьбы, какую уготовил ему Сталин. Тем временем Миронов продолжал допрациявать Камснева. Он вслух, в его прясутствии, знализировал положение рипытался убедить его, что у него нег иного выбора, кроме как принять условия Сталина и тем самым спасти себя и свою семью. Я совершенно уверен, что Миронов был искренен: подобно большинству руководителей НКВД, он поверки, что Сталин не посмеет расстрелять таких подей, как Зиновьев и Камснев, и был убежден, что ему необходимо только публично подомить бывших лидеоров опрозиция.

Однажды вечером, когда у Миронова в кабинете был Каней, тула зашел Ежов. Он еще раз завел мунительно длинный разговор с Каменевым, стараясь внушить ему, что как бы он ни сопротивлялся, отвертеться от суда ему не удастся и что только подчинение воле Политберо может спасти сто самого и его сына. Каменев молчал. Тогда Ежов снял телефонную трубку и в его присутствии приказал Молчанову доставить во внутреннюю тврыму сына Каменева и стотовить его к суду вместе с другими обвиняемыми по делу "троцкистеко-зиновьеского герполистического цента».

4

Все это время Ягода внимательно следил за состоянием зиновыева и Каменева, но не спускал также глаз с Ежова. Как я уже удоминал, Ягоду уязвило до глубины души то, что Стапин поручил Ежову контролировать подготовку судебаюто процесса. Он тщательно провавлизировал протокол разговора Ежова с Зиновьевам и поиял, что Ежов задумал обработать Зиновьева по всем правилам инквизиторского искусства, так что рано или подино Зиновьев и Каменев придут к выводу о бесполезности сопротивления. Ягода не мог допустить, чтобы слава победителя досталась Ежову. В глазах Стапина он, Ягода, должем был оставаться незаменнымы нар-комом внутренних дел. Для этого сму лично надлежало принудить Зиновьева и Каменева к капитуляции и обеспечить услещную постановку самого грандиозного в истории судебного процесса.

По существу на карту была поставлена вся карьера Ягоды. Он знал, что члены Политбюро ненавидят и боятся его. Это под их влиянием в 1931 году Сталин направил в "органы" члена ЦК Акулова, который должен был стать во главе ОГПУ. Правла, Ягоде вскоре удалось лобиться дискредитация Акулова и убедиты Сталина убрать его из "органов". Но Ежив-то был действительно сталинским фаворитом и поэтому представлял несравненно больщую опасность.

Тшательно следя за подготовкой судебного процесса, Ягола приказал своим помощникам немедленно поставить его в известность, как только будут замечены хоть малей-

щие признаки колебаний Зиновьева и Каменева.

Такой момент наступил в июле 1936 года. Как-то после чрезначайно бурного объяснения с Ежовым и Молчановым, растянувшегося на целую ночь. Зиновьев, уже вернувщись в камеру, попросил вызвать начальника тюрьмы и сказал тому, чо проси доставить его к Молчанову спова. Там он стан настанивать, чтобы сму разрешнии поговорить с Каменевым настанивать, чтобы сму разрешнии поговорить с Каменевым настанивать, чтобы сму разрешнии поговорить с Каменевым настанивать, чтобы сму разрешний признам в его поведении Молчанов сообразии, что Зиновьев намерен капитулировать и кочет обсудить свое решение с Каменевым с каме

Пали знать Ягоде, который тут же распорядился привести Зиновьева в свой кабинет. Он сказал Зиновьева в свой кабинет. Он сказал Зиновьева фудет сто просьба предоставить свидание с Какенсевым будет удовлетворена. На этот раз Ягода был слащав до приторности. Он обращался к заключенному, как в преживе режена, по имени-отчеству - Григорий Евссевич - и выразил належду, что, обсудив положение, оба обвиняемых прицут к сцинственно разумному выводу лепъзя не подчиниться воле Политбюро. Пока Ягода беседовал с Зиновьевым, помощицик начальника. Оперативного управления НКВД занимагся установкой микрофона в камере, где должна была состояться встреча Зиновьевам каменева.

Их раз овор занял около часа. Руководство НКВД не было заинтересовано в ограничении времени их встречи. Располатая микрофоном, оно полагало, что, чем дольше они будут бессповать, тем больше удастся разузнать об их действительных намерениях.

Зиновьев высказал мнение, что необходимо явиться на суд, но при условии, что Сталин лично подтвердии обещания, когорые от его имени давал Ежов. Несмотря на некоторые колебания и возражения, Каменев в конце концов согласился с цим, выливнув условие для перег оворов; Сталин должен подтвердить свои обещания в присутствии всех членов Политбюро.

После такого разговора "часлине" Зиновьев и Камелев были доставлены в кабинет Ягоды. Каменев объявил, что они согласны дать на суде показания, но при условии, что Сталин подтвердит им свои обещания в присутствии Политбюро в полном составе.

Сталин воспринял известие о капитуляции Зиновьева и Каменева с нескрываемой радостью. Пока Ягода, Молчанов и Миронов подробно докладывали ему, как это произошло, он, не скрывая удовлетворения, самодовольно поглаживал усы. Выстоущав доклад, он встата со ступа и, возбужденно потирая руки, выразил свое одобрение: "Браво, друзья! Хорошо сработано!"

На следующий день, поздно вечером, проходя мимо здания НКВД, я наголкнулся на Миронова, стоявщего воздеподъезда № 1, предназначенного для Ягоды и его ближайщих помощников. "Я туг жду Ягоду, — сказал Миронов. — Он сейчас в Кремпе, но должее появиться с минуты на минуту. Мы с Молчановым только что оттуда, возили к Сталину Зиновьева и Каменева. Ох, что там было! Загляни ко мне через часок".

Когда я вощел к нему в кабинет, он ликующе объявил: "Микакого расстрела не булет! Сетслия это кончательно выясиялоск!" Поскольку Миронов рассказал мие об очень важных вещах, я постараюсь передать все, что услышал от него, как можно более точно.

"Сеголіня, отбыв в Кремів, — рассказывал Миронов, — Ягода велел, чтобы Молчанов и я не отлучались из своих кабинетов и были готовы доставить в Кремів Зиновьева и Каменева для разговора со Сталиным. Как только Ягода позвоили оттуда, мы забрали их и поскали.

Ягода встретил нас в приемной и проводил в кабинет Сталина. Из членов Политбюро, кроме Сталина, там был только Ворошилов. Он сидел справа от Сталина. Слева сидел Ежов. Зиновьев и Каменев вошли молча и остановились поссерсине кабинета. Они ни с кем не похдоровались. Сталин поквазл рукой на ряд стульев. Мы все сели — я рядом с Каменевым, а Молчанов — С зиновыевым.

меневым, а Молчанов – с Зиновьевым.

— Ну, что скажете? — спросил Сталин, внезапно посмотрев на Зиновьева и Каменева. Те обменялись ваглялами.

Нам сказали, что наше дело будет рассматриваться на заседании Политбюро, - сказал Каменев.

- Перед вами как раз комиссия Политбюро, уполномоченная выслушать все, что вы скажете, - ответил Сталин. Каменев пожал плечами и окинул Зиновьева вопросительным взглядом. Зиновьев встал и заговорил.

Он начал с того, что за последние несколько лет ему и Каменеву давалось немало обещаний, из которых ни одно не выполнено, и спращивал, как же после всего этого они могут полагаться на новые обещания. Ведь, когда после смерти Кирова их заставили признать, что они песут моральную ответственность за это убийство. Ягода передал им личное обещание Сталипа, что это - последняя их жертва. Тем не менее, теперь против них готовится позорнейшее судилише, которое покроет грязью не только их, но и всю партию.

Зиновьев взывал к благоразумию Сталина, заклиная его отменить судебный процесс и доказывая, что он бросит на Советский Союз пятно небывалого нозора. "Подумайте только, - умолял Зиновьев со слезами в голосе, - вы хотите изобразить членов лешинского Политбюро и личных друзей Ленина беспринципными бандитами, а нашу большевистскую партию, партию пролетарской революции, представить зменным тнездом интриг, предагельства и убийств... Если бы Владимир Ильич был жив, если б он видел все это! - воскликнул Зиновьев и разразился рыданиями.

Ему налили воды. Сталин выждал, пока Зиновьев услокоится, и негромко сказал: "Теперь поздно плакать. О чем вы думали, когда вступали на путь борьбы с ЦК? ЦК не раз предупреждал вас, что ваша фракционная борьба кончится плачевно. Вы не послушали, - а она действительно кончилась плачевно. Даже теперь вам говорят: подчинитесь воле дартии – и вам и всем тем, кого вы завели в болото, булет сохранена жизнь. Но вы опять не хотите слушать. Так что вам останется благодарить только самих себя, если дело закончится еще более илачевно, так скверно, что хуже не бывает".

- А где гарантия, что вы нас не расстреляете? - наивно спросил Каменев.

 Гарантия? – нереспросил Сталин. – Какая, собственно, тут может быть гарантия? Это просто смещно! Может быть, вы хотите официального согланиения, заверенного Лигой Наций? - Сталин иронически уемехнулся. Зиновьев и Каменев, очевидно, забывают, что они не на базаре, гле вдет торг насчет украденной лошади, а на Политбюро коммунистической партии большеников. Если заверения, данные Политбюро, для них недостаточны, — тогда, товарищи, я не знаю, есть ли смыст продолжать с имим разговари.

— Каменев и Зиновьев ведут себя так, — вмещался Ворошилов, — словно они имеют право диктовать Политборо свои уловия. Это возмутительно! Если у них осталась хоть капля згравого смысла, они должны стать на колени перед товарищем Сталиным за то, что он сохраняет им жизнь. Если они не желают спасать свою шкуру, пусть подыхают. Черге инми!

Сталин поднялся со стула и, заложив руки за спину, начал прохаживаться по кабинету.

Было время, - заговорил он. - когда Каменев и Зиновьев отличались ясностью мышления и способностью подходить к вопросам диалектически. Сейчас они рассуждают, как обыватели. Ла, товарищи, как самые отсталые обыватели. Они себе внушили, что мы организуем судебный процесс специально для того, чтобы их расстрелять. Это просто неумно! Как будто мы не можем расстрелять их без всякого суда, если сочетем измым. Они забывают гри вещи:

первое — судебный процесс направлен не против них, а против Троцкого, заклятого врага нашей партии;

второе — если мы их не расстреляли, когда они активно боролись против ЦК, то почему мы должны расстрелять их после того, как они помогут ЦК в его борьбе против Троцкого?

третье — говарищи гакже забывают (Миронов особо подчеркнул то обстоятельство, что Сталии назвал Зиновьева и Каменева говарищами), что мы, большевики, являемся учепиками и посленователями Ленина и что мы не хотим проливать кровь старых партинцев, какие бы тяжие грехи по отношению к партии за имим ин числинсь."

Последние слова, добавил Миронов, были произнесены Сталиным с глубоким чувством и прозвучали искренне и убедительно.

"Зиновьев и Каменев, — продолжал Миронов свой рассказ; — обменялись многозначительными вазглядами. Затем Каменев встал и от имени их обоих заявил, что они согласны предстать перед судом, если им обещают, что инского из старых большевиков ие жаст расстрел, что их семы не будут подвергаться преследованиям и что впредь за прошлое участие в оппозиции не будут выноситься смертные приговоры.

— Это само собой понятно, отозвался Сталин,"

Физические страдания Зиновьева и Каменева закончились. Ак немедленно перевени в больщие и продладные камеры, дали возможность поньзоваться душем, выдали чистое белье, разрешвии ктинги (но, однако же, не газеты). Врач, выдеденный специально для Зиновьева, всерьез принядся за его лечение. Ягода распорядился перевести обом на полноценную дисту и вообще сделать все возможное, чтобы они на суде выглядели не слищком изпуренными. Тюремные охранники получили указание обращаться с обомим вежнико и предупредительно. Суровая тюрьма обернулась для Зиновьева и Каменева чем-то вредс санатория.

После того как они побывали в Кремле, Ежов погребовал, чтобы они собственноручно написали консивративые указания сноим приспецинкам, пометив их задиим числом: прокурору на суде понадобятся вещественные доказательства существования заговора. Но Зиновьев и Камсиев категорически отказались изготавливать эти вещественные доказательства, в которых так пуждались сталинские фальсификаторы. Они заявили, что ограничатся исполнением тех обязательств, каже приняли на себя в Кремле.

Между тем не только обвиняемые, но и Ягода и его помощники с обветчением восприняли слова Ставива, из которых можно было понять, что никто из старых больщевиков не будет расстрелян. В начале подготовки процесса руководстви НКВД не могло себе представить, что Сталин способен физически уничтожить ближайщих соратимков Ленина. Все думам, что его елинственная цель — разбиты их в поличическом смысле и принудить к ложным показаниям, направленным преили Троцко о Олияко по мере того как шло следствие, появились серьезные сомнения насчет истинных намерений Сталина.

Когда руководители НКВД видели, с какой злобой Сталин воспринимает доклады о том, что те или иные старые партийщы отказываются капитулировать, с какой нескрываемой ненавистью он говорит о Зиновьеве, Каменеве и Смирнове, напрацивался вывод, что про себя Сталин уже решил уничтожить старую ленинскую гвардию. Хогя верхущия НКВД связала свою судьбу со Сталиным и его политикой, имена Зиновыева, Каменева, Смирнова и в особенности Троцкого попрежнему обладали для них матической силой. Одно дело было угрожать старым большевикам по приказу Сталина смертной казнью, зная, что это всего лишь угроза, и не более; но совсем другое дело — реально опасаться того, что Сталии, движимый неутолимой жаждой мести, действительно убыст бывшух партийных вождей.

Обещание Сталина сохранить им жизнь положило этим

## ТЕР-ВАГАНЯН: Я БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ БЫТЬ ЧЛЕНОМ ПАРТИИ...

Мы познакомились с разными категориями сталинских следователей; с садистами вроде Чертока, с беспринципными карьеристами гипа Молчанова и Слушкого, с людъми, страдавшими от болегиенной раздвоенности, вроде Миронова и Бермана, которые во ими партим заглушили в себе голос совести, но все же скрепя сертце выполняли преступные распоряжения Сталина.

Следователи НКВД ммели немалую власть над арестованными. Но в таких делах, в которых был замитересован лично r е и с е к., их власть оказывалась сильно уреганной; они лишались права хоть в малейшей мере сомневаться в вине подследственных

Паже те следователи, кто испытывал сочувствие к бизжайпим сподвижникам Ленива, не имели поэможнести хоть чемнибудь им помочь. Все, что было связано с предстоящим судом, решалось помимо следственных органов и лишь потом должно было подтверждаться "признаниями" подследственных. Жертвы предстоящего суда этбирал Статин; обвинения придумывались тоже им; он же диктовал условия, которые ставились подследственным; и, наконец, приговор суда прелопределялися тоже Сталиным.

Ярким примером искренней симпатии следователя к своему подследственному могли служить отношения, сложившиеся у заместителя начальника Иностранного управления НКВД Бермана с обвиняемым Тер-Ваганяном.

Тер-Ваганян был моим старинным другом. Я познакомился с ним еще весной 1917 года в Московском юнкерском училише, куда мы, лишенные права стать армейскими офицерами при парском режиме, были приняты после Февральской революции. Тер-Ваганян, уже тогда имевший солидный стаж пребывания в большевистской партин, распространял среди юнкеров коммунистические идеи. Впрочем, главное внимание он уделял пропагандистской работе на московских заводах и среди солдат московского гарнизона, из которых он падеялся создать со временем боевые отряды для будущего восстания. Тер-Ваганян не был выдающимся оратором, но он покорял рабочую и солдатскую аудиторию фанатичной верой в уснех своего партийного дела и искренностью. Перед его личным обаянием трудно было устоять. Его емуглое красивое лицо дышало добротой и искренностью, приятный низкий голос звучал убежденно и залушевно.

Когда подошло время выпуска из училища, Тер-Ваганян постаралея провалиться на выпускных экзаменах. Дело в том, что провалившихся направляли в качестве вольноопределяющихся в 55-й и 56-й полки, квартировавшие в Петровских бараках, в центре Москвы. Тер-Ваганян был послан в один из этих полков и в течение двух месяцев сумел сделать их сплощь большевистекими. После Октября он повел их на штурм Кремля, где засели юнкера, оставшиеся верными Временному правительству. Когда большевики захватили власть, Тер-Ваганян был на-

значен заведующим военным отделом Московского комитета партии. В дальнейшем он принимал активное участие в гражданской войне. Когда революция докатилась до Закавказья, Тер-Ваганян стал вожаком армянских коммунистов и под его руководством в Армении была установлена советская власть.

Меньше всего Тер-Ваганяна интересовала его собственная карьера. Он был несравненно больше увлечен идеологическими вопросами большевизма и марксистской философией. Когда советский режим в Закавказье окончательно утвердилея, Тер-Ваганян с толовой ушел в науку и написал несколько кині по проблемам марксизма. Оп основал главный теорегический журнал большевистской партии менем марксизма" и сделался его первым редактором, Когда появилась левая оппозиция, Тер-Ваганян примклул к Троцкому. За это он был в дальнейшем исключен из партии, а в 1933 году отправлен в сибирскую ссылку.

Когда Сталин начал готовить первый из московских процессов, в сто памяти всплыло имя Тер-Ваганяна, и он решья использовать его в качестве оцного из троих представителей Троикого в приграчном "троимсистско-зиновьевском террористическом центре". Тер-Ваганян был доставлен в Москву, и его обработка поручена Берману.

Услышав об этом, я заговорил с Берманом о Тер-Ваганяне и попросил его не обращаться с моим другом слишком жестко.

Он очень поправился Берману. Больше всего его поражала исключительная порядочность Тер-Ваганяна. Чем больше Берман узываль его, тем большм уважением и симпатией к нему пропикался. Постепенно, в необычной атмосфере официального расспедования "преступлений" Тер-Ваганяна, крепла дружба егодователя сталинской инквиящим и его жествы.

Разуместся, при всой своей симпатии к Тер-Ваганану, Берман не мог быть откровенен с ним, Внепше он соблюдал декорум и старыйся вести допрос, используя партийную фразеологию сталинского толка. Вместе с тем он не пытался внушить Тер-Ваганияу сознание вины и не применал к нему те инквизиторские приемы, которые должны были вызвать у него ощущение обреченности.

Не вдаваясь в детали, в чем "органы" усматривают вину Тер-Ваганняна, Берман объяснял сму, что Политбюро считаст спобоходимым подкрепить его признанием те показания, которые уже получены от других арестованных и направлены против Зиновыева, Каменева и Троцьсто, поскольку он, Тер-Ваганяи, тоже признан участником заговора. При этом Берман предоставлял сму самому, исходя из этих предпосылок, избрать свою линию поведения на следствии и на суде.

Вот некоторые из его бесед с Тер-Ваганяном, в которые он меня в свое время посвятил.

Отказывансь давать показания, Тер-Ватанин говорил Берману: "Я был бы искренне рад выполнить желание ЦК, но таких ложвых прязнаний подписать не смогу. Поверьте, гибели я не стращусь. Я неоднократно рисковал жизнью и в дви Октябрьской революции на баррикадах, и в гражданскую войну. Кто из нас лумал гогда о спасении собственной жизни! Но, подписывая показания, которые вы гробуется, я должен быть. по в райней мере, убежден, что они действительно отвечают интересам партии и революции. Я же всей душой чуветную; такие покатания только онозорят нашу революцию и дискредитируют в глязах всего мира самую сущность большевизма."

Берман возразил, что ЦК лучше знать, в чем действительно нуждаются в настоящее время партия и революция. ЦК лучше оведомлел, чем Тер-Ваганя, тогоравнный от попитической деятельности в течение длительного времени. Кроме того, каждый большевик должен доверять решениям высщето орган партии.

Дражайший Берман, возражал Тер-Вагавян, вы утверждаете, что я не должен раздумывать, а обязан елено подчиниться ЦК. Но уж так я устроен, что не могу перестать мысинть. И вот я прихожу к выволу, что утверждение, будто
старые бозывления превратились в багду убийи, нанесет невечислямый вред не только нашей стране и партии, по и делу
соцвалимы а ов есем мире. Могу пожлисться: я не понимыю
чудовищного плана Политбюро и у тивлянось, как он кумальнвастог у вас в толоне. Может быть, я сощел с умы. Но в таком
стучас, каком смыст гребовыть показаний от бельного, венормального человека? Не дучше ли носадить его в сумасшедший дом?

Нь и что вы сму ответиля на это? спросил я Бермана, — я сказал сму. — с ировической усмещкой ответил он, что его доводы свидетельствуют лишь об слому: значит, корна оппозиции так глубоко проинки в его сознание, что он полностью пограз представление о партийной дасципление.

Тер-Вагании возразва сму на это, что еще Девии гопорыл: из четырех заполесей априйта самая главная согласие с программой партии. "Если теперь, заключал подсласетвенный, повая программа IIK сиглает пеобходимымы дискредитировать большевизм и его основателей, то я не согласеть с такой программой и не могу ботыще свитать себя связанным партийной делениялиют. А кроме того, в ведь уже всеключен из партия и поэтому вообще не считаю себя обязанным получиняться партиной дисципание".

Олизжды вечером Берман зашел ко мие в кабинет и предложил пойти в клуб НКВД, где Иностранное управление устраивает бал-маскарад. С тех пор как Сталин объявил: "Жить стало лучше, товарици! Жить стало всеснее!" — советская правящая злита отказалась от практики тайных вечеринок с выпивкой, танцами и игрой в карты, а начала устраивать подобные развлечения открыто, без всякого стеснения. Руководство НКВЛ восприняло указание вождя насчет "сдалкой жизни" с особым энтузиазмом. Роскошное помещение клуба НКВД превратилось в некое полобие офицерского клуба какого-либо из дорсволюционных привилсгированных гвардейских полков. Начальники управлений НКВД стремились превзойти друг друга в устройстве нышных балов. Первые два таких бала, устроенные Особым отделом и Управленисм погранвойск, прошли с большим успехом и вызвали сенсацию среди сотрудников НКВД. Советские дамы из новой аристократии устремились к портнихам заказывать вечерние туалеты. Теперь они с нетерпением ожидали каждого следующего бала.

Начальник Иностранного управления Слушкий решил продемонстрировать "неотесанным москвичам" настоящий бал-маскарад по запядному образцу. Он задался целью персщеголять самые дорогие ночные клубы европейских столиц. где сам он во время своих поездок за границу оставил уйму

попларов.

Когда мы с Берманом вошли, представшее нам зредище, действительно, оказалось необычным для Москвы. Роскошный зал клуба был погружен в полумрак. Большой вращаюшийся шар, подвешенный к потолку и состоявший из множества зеркальных призм, разбрасывал по залу массу зайчиков, создавая иллюзию падающего снега. Мужчины в мундирах и смокингах и дамы в длинных вечерних платьях или опереточных костюмах кружились в танце под звуки джаза. На многих женщинах были маски и чрезвычайно живописные костюмы, взятые Слуцким напрокат из гардеробной Большого театра. Столы ломились от шампанского, ликеров и водки. Громкие возгласы и неистовый хохот порой заглушали звуки музыки. Какой-то полковник погранвойск кричал в пьяном экстазе; "Вот это жизнь, ребята! Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое лететво!"

Замстив нас с Берманом, устроитель бала воскликнул: "Пусть он и выскажутся! Это два европейца. Скажите откровенно, - продолжал он, обращаясь к нам, - видели вы что-нибудь подобнос в Париже или в Берлине? Я переплюнул все их Монмартры и Курфюрстендамы!"

Нам приплось подтверхить, что бал, устроенный Иностранным управлением, превосходит все, что нам доводилось видеть в Европе. Слушкий просмял и приязле пванивать нам шампанское. Миронов, силевший за тем же столом, воскликтул: "Что и говорить, ты был бы неплохим содержатедем кажот очнибуль перворазрядного парижского бордеги!"

В самом деле, это амилуа подопило бы Слуцкому гораздо больше, чем должность пачальника советской разведки, не говоря уж о должности секретаря партома НКВД которую он зачимал по совместительству последне тои гота.

В зале стояла странивая лухота, и мы быстро покинули этот бал. Прямо напротив клуба вознышаюсь отромное мрачное заляне ИКВД, обтипованное спизу черным гравитом. За этой гранитной облицовкой томились в одиночных камерах бижайние друзья и соратинки Ленина, превращенные теневь в сталинских заложников.

Мы с Берманом долго бродили по темпым московским улицам. Я подумал о Тер-Ваганяне, и как бы в ответ на мои мысли Берман вдруг сказал: "У меня из головы не выходит Тер-Ваганян. Что за человек, какой светлый ум! Жаль, что он связался с оппозицией и попал в эти жернова. Ему и вправду жизнь не дорога. Его действительно занимает 10лько сульба революции и вопрое, имеет ли он как большевик моральное право подписать показания, которые от него требуются, Берман вздохнул. - Из тех, кого мы сейчас встретили в клубе, никто не сделал для революции и одного пропента того, что сделал Тер-Ваганян. Я часто жалею, что взялся за его дело. А с другой стороны хорощо, что он не досгался такой сволочи, как Черток". С минуту помолчав, Берман уже не таким унылым тоном произнес: "Если б ты только слышал, как он обращается ко мне: дра-а-ажайший Бесерман!"

Из сказавиото в сделал вывол, что Берман применяет к гре-Ватаниу особую зактику. Он действительно не знал, что лучше для его поделедетвенного — подписать гребуемые поквазина или отказаться от этого. И потому он не оказывал на лего им малейшего нажима. Пока Зиновьев и Кменев держались, Берман склонен был думать, что Гер-Вагания прав, ие желая подписывать явиую ложь. Но когда Берман узнал, что Сталии искрение обещал Зиновьеву и Каменеву не растрегивать старых большевного и что ти иругой дяли согласие выступить на суде со своими "признаниями" — он пришел к выводу, что и пли его подледственного лучше поспедовать их примеру. Он начал настойчию убеждать ТерВяганяна подписать требуемые показания и выступить с имии на суде. Тер-Вагании, за время следствия привыкщий ему доверить, сознавал, что изменившесся новедение Бермана то не инквититорский прием. К тому же опассият тер-Ваганяна скомврометировать партию и дело революции потеряпо смысл с тех пор, ках Зиновье и Каменев — куда более 
видные партийные деятели — согласились подтвергить на суде сталинскую клевету.

Тер-Ваганян канитулировал.

Когда он поднисал свое "признание", Берман произнес:

Так-то лучше!.. Всякое сопротивление было бесполезно. Самое главное — сохранить в себе мужество. Пройдет несколько лет, и я, надеюсь, еще увижу вас на ответственной работе в партии!

— Дражайший Берман, — ответил Тер- Ваганян, — кажется, вы меня совсем не поивлян. Я не имею ин малейшего желания возвращаться к ответственной работе. Если мов партия, ради которой я жан и за которую готов был отдать жэтнь в любой можент, заставила меня подписать эт о, — тогда я больше не хопу быть членом партии. Я завидую сегодня самому последнему Зоспартийному.

Незадол о до суда прокурор Вышинский начал принимать от НКВД дела вместе с самими обвиняемыми. Процедура "передачи" выглядела так: обвиняемых доставляли в кабинет Молчанова или Агранова, где Вышинский в присутствии нет Молчанова или Агранова, где Вышинский в присутствии усководителей НКВД задавал изо доли и тот же вопрос: подтверждают ди они показания, подписанные мым на спедствии. Посте этой формальности, занимавшей не более десяти минут, обвиняемых возвращали в тюрьму, где они оставатись в распоряжении тех же самых следователей НКВД, которые их доправиваеми.

"Передача" Вышинскому Тер-Ваганина не обощлась без характерного инцилента. Обвинясьмого вясли в кабинет Агранова, 1де, кроме хозяния кабинета, находились Вышинский, Молчанов и Берман. В ответ на стандартный вопрос Выпинского Тер-Вагании, преращетьные гляди на него, сказај; "Собственно говора, и имею законное право отвести вас как прокурора. Во въреми гражданской войны в вас арестовывал за

настоящую контрреволюцию!" Вышинский побледнел и не нашелся, что ответить. Довольный произведенным впечаннием, Тер- Ватанан обвед глазами всех присутствующих и снисходительно добавия: "Ну, да ладно! Не бойгесь, я этого не следаю."

Ягоде и всей верхушке НКВД выходка Тер-Ваганяна доставила немалое удовольствие. Хотя Вышинский всегда подуалимничал перед руководством НКВД, к нему здесь относились с явной синсходительностью.

#### EWOR MCTUT AHHE APKYC

Среди арестованных по делу "троцкистско-зиновьевского террористического центра" оказалась некая Анна Аркус. Это была привлекательная и интеллигентная молодая женщина. когда-то побывавщая замужем за членом правления Госбанка Григорием Аркусом. Когда супруги развелись, с Анной остался их единственный ребенок - двухлетняя девочка. Григорий Аркус вскоре женился вторично на знаменитой балерине Ильющенко из Большого театра. Анна, в свою очередь, вышла замуж за видного сотрудника НКВД Бобришева - начальника политотдела Московской дивизии войск НКВД. Как жена чекиста она была знакома со многими людьми из руководства "органов" и, в частности, очень подружилась с семьей Слуцкого, старого приятеля Бобрищева. Хоть это замужество Анны Аркус тоже оказалось непродолжительным, тем не менее она сохранила добрые отношения со своими знакомыми из НКВД. Первый муж щедро помогал деньгами и ей, и своей маленькой дочери.

Летом 1936 года приятели Анны Аркус с удивлением узнали, что Ягола, подписывая ордера на арест ряда старых большевием, приказал арестовать и се. Сотрудники НКВД не могли себе представить, каким образом арест этой женщины, не имеющей ничего общего ии с партией, ии с политикой, связан с судом над старыми товарищами. Ленина.

Анну Аркус арестовали в подмосковном доме отдыха лля высших служащих Госбанка. Она проводила там лето вместе с дочерью, которой исполнилось уже пять лет. Не чувствуя за собой никакой вины и к тому же не имея особых



А.И.Рыков.



Сталин, Ежов, Молотов, Ворошилов на канале Москва-Волга. 1938 г.

причин трепетать перед"органами", где у нее было много друзей, Анна Аркус скорее удивилась тому, что с ней произопало, чем испуглалсь. Полагая, что это недоразумение и, кактолько все выяснится, се освободят, она оставила девочку на попечении жень одного из руководителей Гоебанка, находившейся в том же доме отдыха.

Услыштав об вресте Анны Аркус, Слупкий гут же отправисся к Молчанову, в чым руках была сконцентрирована политовка судебного процессе. Молчанов сообщил ему, что это ими включил в черный список лично Ежов. Туда же он висе и мужа Анны, Григория Аркуса. Тот возглавлял отпеление зарубежных операций Госбанка, и Слупкому пришло в голову, что Ежов, вероятно, намерен обвинить его в снабжении Троцкого загубежной валютой. В таком случае Анна Аркус арестованы, вернее весто, лишь для того, чтобы оказать давление на своего бывшего мужа.

Дело Анны Аркус было поручено С., довольно видному согруднику НКВД. Единственное обвинение, касавшесел ес, представляло собой отрывок из показаний Рейн польда. Тот утверждал, что он и еще два члена "московского террористического пентра". Пикси» в Григорий Аркус, на прогижении 1933-1934 годов проводили тайные совещания в квартире Анны.

Следователь С., прекрасно понимавний, зачем Сталину лот процесс и какмии методами ИКВД получает показания, воспринал признатие бейн объта с педоверием. Тем не менее, он считат себя обязанным начать следствие по всем правилам. На первом же допросе он потребовал от Анны Аркус, чтобы она назвала фамилии всех посептавних ее квартиру начиная с 1933 года. Но когда Анна заметила, что он собирастея записывать она прерволась и спросила, прилинно ли, если в протокоге допроса окажется такой перечень — ведь среди ее тостей физ умровало несколько весьма зивесиных лиц руковолителей НКВД и даже членов ЦК! Для примера она назвала Слупкого с женой, одного видного прокурора и так далее.

Все се знакомые, как на подбор, оказывались либо видными партингами, либо крупными членами Совнаркома, и Анна Аркус не понималь, каким образом ли и пакомства могут ей повредить. Впрочем, ей вспоминист случай, когда некая этачительная персопа назылата одного из се знакомих "двурушником", — однако скорсе всего из ревности. Дело было так. Как-то всчером к ней зашли Николай Ежов из ЦК с дипломатом Богомоловым, а у нее в гостах был приятель по фамилии Пятигорский, бывший советский тортпрет и Иран В далыейшем, уже ууоля, Ежов спросил, как то Анна может принимать у себя дома таких "пяруушников", как Пятигорский, Она обиделась. "Ести Пятигорский пяруушник,— сказала она Ежову, — го зачем же вы держите его в партии, а правительство доверят ему такие ответственные должности?"

Ежов разозлился и обозвал се глупой мещанкой. Анна вышла из себя. "Вее мои друзья — порядочные люди! — заявила она. — А вот в а ш закадычный друг Конар оказался поль-

еким шпионом!"

Она имела в виду крупного польского шпиона по фамилии Полещук, которого польская развелка енабилия в 1920 году партбинетом погибшего в 60ю краеноармейца и забросила в СССР. За двенадцать лет "Конару" упалось дюбраться до самого верха советской бюрократической исрархии и стать заместителем наркома сельского хозяйства. "Конар" и Ежов были близкими дру зъями, и не было тайной, что именно Ежов помог сму занить столь высокий пост. Разоблачили Полещу-ка совершенное огучайно: коммунист, знавший настоящего Конара, сообщил в ОТПУ, что заместитель наркома, выдающий себя за Конара, на самом деле вовсе не Конар.

Анна Аркус заявила следователю, что после этой стычки е Ежовым она больше никогда не приглащала его в гости

и не отвечала на его настойчивые телефонные звонки.

Она не знала, что Сталин поручил Ежову надзор за полготовкой суда над старыми большевиками и, следовательно, се судьба оказалась всецело в руках Ежова. Зато то очень хорошо осознал еледователь. Он теперь прекраено понял, почему Ежов включил Анну Аркус в список старых большевиков, к оторым она не имела никакого отношения.

С. решил провести беспристрастное расследование и обратиться к руководству с предложением освободить Анну Аркус из-под гражи. По совету одного из рузей он собирался скрыть от Молчанова все, что узнал от Анны об ее отношениях с Ежовым.

Анна Аркуе узнала от С., что, по свидетельству Рейнгольда, он и другие"члены террористического центра" в 1933 – 1934 годах тайно встречались у нее в квартире. Она отказы-

валась верить, что Рейнгольд действительно говорил такую чушь. Действительно, Рейнгольд со своим другом Пикелем несколько лет назад изредка заглядьявал к ней сыграть в покер, однако последний раз это было в 1931 году, и, если ей устроят очную ставку с Рейнгольдом, тот наверинка полтвердит, что она показывает правду. Когда следователь заметил, что не может разделить се оптимизм, Анна Аркус возразила, что верит в порядочность Рейнгольда до такой степени, что, если Рейнгольда ре присутствии подтвердит по-казание, она не ставиет его соглаюнать.

Следователи НКВД, которые хорошо знали друг друга, в разговорах между собой называли вещи своими именами. Но в остальных случаях, сосбение кота, собесние процессе так, словно искрение верили в существование заговора против Сталина. Следователь С. решил придерживаться этой тактики в разговоре с Чертоком, который вед дело Рейотольда. Репутация Чертока читатель уже известна; ето качества не составляли тайны и для С. Итак, он позвонил Чертоку и сообщил ему, что попслецственняя Анна Аркус категорячески отришет показание Рейнгольда, будто он посещал е в 1933 году, и требует с им очной ставку и. Старости Чертока допросить Рейнгольда по этому пункту еще раз и, если тот будет на станявть, устроить очную ставку между ими и Анной Аркус.

Конечно, существовала опасность, что Рейнгольд, продавший душу Ежову и ревностно помогавший НКВД, не мортнув плазом повторит свои ложные показания. Но следователь С. использовал оставщееся в его распоряжении время для гого, чтобы воздать вокруг ее дела благоприятию "общественное мнение" в среде влиятельных сотрудников НКВД. С этой целью он начал приглашать на допросы Анны Аркус своих друзей; среди них был Берман, к которому нередко прислудивался Молчанов, и еще один сотрудник, близкий друг Агранова.

Было совершение очевидно, что Аниа Аркус не сознает серьезности своето положения. Она не делала попыток заискивать перед следователями и одизадъль, когда Борис Берман в разговоре с ней нелестно отозвался о Григории Аркусе, назваве его "бабинком", Аниа режо осадила его: "А вы и ваше начальство — разве не бабинки? Вы думаете, в Москае не знаот, за кем вы увиваетсех." Между тем время изго, а Черток все отгятивал се очную ставку с Рейнголдом. Это был верный прилнак, что он натольнулся на какую-то грудность. Наконец, он был вынужден признать, что Рейнголд отказывается подтверанть свои давние показания в онтопений Анны Аркус. Итак, сацингленное свидетельство, на котором держалось ее обвинение, отпало. С. дал повим. Чертоку, что в таком служае тому надлежало бы перещесть протокол допроса Рейнгольда, исключие из него что об этом не может быть и речи, потому что показания Рейнгольда уже доложены Сталину и утверждены им. Быть может, для того чтобы оправлаты себя в глазах С. Черток добавия: "Вы должны принять во виимание, что это — п о л и т и че ск о с д с от?"

Не слишком рассяннявля на успех. С. предприцял, тем не менее, дальнейшие паци, чтобы спасты Анну, Архус от ежовской мести. Он паписал официальное заключение, предлагая в нем прекратить дело Анны Архус за отсутствием осстава преступасняя. С той буматой он пощен к Молевнову. Проштав написанное, Мольвою спросит у С., известно ли ему, что Анна Архус арсстовава по шинивативе Ехова. С. ответия утвертительно. "А вы не хотите доложить это чело Ежову динио?" — спросил Молчанов. С. выразил такую готовность.

На следующий же день его без объяснения причин отстраняли от следствия по этому делу. Ему было приказано передать дело Анны Аркус Борику Берману. Стало ясно, что Молчанов не рискнул поставить перед Ежовым вопрос об ее освобождении.

Кончилось дело так: Берман и Мончанов все-таки доложили Ежову свое мнение. Услышав, что могла бы идти ревь о ее освобождении, он скривился и пробуранл: "Эта скандалистка заслуживает расстрела! Дайте ей иять лет — не онибетесь". Будучи назначен контропировать подготовку процесса, направленного против Зиновьева и Каменева, Ежов, повидимому, уже знал, что через несколько месяцев Сталин назначи его наркомом внутренних дел. Только этим можно объементь необъячный интерес, какой он проявлял к методам оперативной работы НКВД и к чясто технической стороце обработки заключенных. Он любил появляться ночью в обществе Молчанова или Агранова в следовательских кабинетах и наблюдать, как следователь вынуждают арестованных давать показания. Когда его информировали, что такой-то и такой, до сих пор казавщийся несгибаемым, подцался, Ежов вестда хотел знать попробности и жалло выстрацивал, что именно, по мнению следствия, сломило сопротивление обвиняемого.

Время от времени Ежов и сам прикладывал руку к следетвию. Мне рассказывали, как несколько вечеров подряд он "работал" се старым большевиком, задлуги которого перед страной были широко извествы, и с его женой, тоже старым ченом партии. Я не егалу приводить их настоящих имен, потому что боноеь, как бы преспедования не коснулись их де-гей, которые, по моим данным, пережили сталинщину и смерть евоих редителем. Условымся называть этого старого большевика Павлом Ивановым, а его жену Елепой Ивановой.

Павлел Иванов, человек аскетичной внешности, при царском режиме подвергался неогнократиям арестам и отбан десятилетний ерок на каторге. В годы гражданской войны он стальных вызваниям в возначальником. Его жена гоже имела немалые заслуги перед революцией, пользуясь широкой известностью ереди старых членов партии. Оба они примкнули к троикветской оппозиции и после се разгрома были есстаны в Сибирь. В 1936 году их доставили в Москву и поместили во викугреннюю торьму НКВД.

У Ивановых было двое сыновей. Младший, которому к тому времени исполнилось пятнадцать лет, жил в Москве с бабущкой.

Следователи "работали" с Ивановым и его женой целых четыре месяца, однако безуспешно. Иванов оставался тверд

как кремень и не поддавался на уговоры и угрозы. Елена Иванова, женщина очень экспансивная, со всей страстью папировала домогательства следователей. Правла, в ее позиции было одно слабое место, которое в конце концов и оказалось для нее роковым. То ли потому, что сама она была кристально честным человеком, то ли потому, что следователи хорощо разыгрывали свою роль, у Елены Ивановой создалось впечатление, что НКВД верит, будто старые большевики намеревались убить Сталина. Поэтому она считала своей главной задачей убедить их, что ни она, ни муж, ни их товарищи по сибирской ссылке никогда ничего не слышали о заговоре против Сталина и что НКВД введен в заблуждение информацией, исходившей от какого-то слишком усердного агентапровокатора. Как это часто встречается среди арестованных. не очень искущенных в вопросах права, она ошибочно полагала, что не обвинители должны доказать ее виновность, а напротив, она должна доказать им, что невиновна в принисываемых ей грехах.

Как-то поздним вечером Ежов в сопровождении Молчанова защел в помещение, тел поправивали Елеги Мванову. Устыпцав, что это Ежов, она взволиование обратилась к нему, приводя те же доволы, какими безустепию поятлась возденовно поятлась возденовно поятлась возденовно поятлась возденовного стоюн и спесиует следать, чтобы доказать невиновность — свою и своето мужа. — и она докажет! На это Ежов отвечал, что НКВД следам не верит и что для спасения обому, а также чтобы оградить своих детей от грозящих им неприятностей, она может следать лишь одно: искрение раскаяться и помочь партии.

Вы отрицаете, что обсуждали ллан убийства товарища Сталина, потому что боитесь ответственности! — заявил Ежов. Ничего подобного! — воскликнула: Денеи Мавиова. - Как мие убедить вас, что я отвертаю эти обвинения не из трусости, а потому, что я не виновнай?

И гут ей в голову пришла отчаянная идея.

Я вам докажу, — истерически закричала она, — что я не трупну! Если вам уголно, я сию же минуту напишу тут, в вапием прикутствии, заявление, что я хогела убить Стапина, котя это и неправла! Я это следаю только, чтобы доказать вам, что если я отвертаю ваши обвинения, то не из трусости, а отогоо, чтоя не в и н о в н а! - Прекратите провокацию! - прошипел Ежов.

 Это не провокация! - кричала Елена Иванова. – Дайте мне... Я сейчас же подпишу!...

Посмотрим, – буркнул Ежов.

Он сделал следователям знак, чтобы они воспользовались состоянием обвиняемой. Те не двинулись с места. Только после того, как Ежов повторил свое приказание, один из следователеи поспецию набросал от имени Елены Ивановой такой текст: будучи настроенной враждебно к руководству партии, она чувствует себя способной совершить террористический акт. направленный против Сталина. Следователь подсунул эту бумажку Елене Ивановой и подла сей перо.

Она заколебалась на секунду, затем, повернувшись к Ежову, произнесла;

- Вы знаете, что все тут написанное - неправда. Но я это подписываю, полагая, что совесть вам не позволит использовать это против меня.

И она подписала бумажку — это было все равно, что подписать себе смертный приговор.

Ежов отправил Елену Иванову обратно в поремную камеру, приказал привсти ее мужа и объявил сму, что его жена голько что во всем сознальсь: будучь в сибврской съпке, она обсуждала с ним и с другими ссылывыми секретную директиву Троихого о необходимости убийства Станияна. В до-казательство Ежов предъявил Павлу Иванову признание, подписанное его женой, заметив при этом, тоу следователя не напилось времени подробно запротоколировать се по-казания.

Увидев подпись своей жены, Павсл Иванов выкрикнул в

лицо Ежову: "Что вы с ней сделали?" В этот вечер он впервые угратыл выдержку. Однако он по-прежнему отказывался отовариней. То обстоятельство, что Ежов являлся сесь от своих товариней. То обстоятельство, что Ежов являлся сек-регарем Центрального Комиста партии, не производило на Иванова никакого впечатлегии, и, когда тот приявлея оскорблять его и поучать, что бъльшении дескать должен жертвовать чем-то для партии. Иванов ответит: "Мне котслось бы знать, чем в в пожертвовали для партии! Я что-то не слышал вашей фаммили ни в царском подполье, ни в дни Октября, ни в гражданскую войну. Может, вы скажете, откуда вы взялись?"

Ежову пришлось в присутствии следователей проглогить

лу пилюлю, так что весть о том, как Иванов отбрил Ежова, быстро разнеслась среди сотрудников НКВЛ.

На другой день Ежов опять вызвал Иванова, стараясь вы путать его весми доступпьми ему средствами. Убедившись, что угрозы не действуют на обвиняемого, от в присутствии Ивапова приказал следователям достовать его сыновей.

Но моему млачшему сыну всего пятнадцать лет! – сказал Иванов...

Прошло еще песколько дисй — и Ежов снова явился обратывать Иванова. На этот раз он был настроен более миролюбиво и обещал ему от имени Сталина, что если тот получвится воле партии, ЦК "примет во внимание его прежине заслути перед революцией". Ежов предлагал Иванову серьезно полумать о будущем его сыновей и о том, что может с ними произойни, если их арестуют.

Но они еще не арестованы? - спросил Иванов.

Это мы сейчас выясним, ответил Ежов. - Может быть, их еще не успели взять.

Ежов прекрасно инап, что сыповы Иванова еще находятся на свобода: отданный им приказ об их аресте с самого начала был провокащей, рассчитанной на то, чтобы сломить упорство Иванова. Однако, продолжав пграть на его нервыдежов предложил одному и следователей позвоинть во внутренною порьму и узнать, содержатся ли там сыновая Иманова. Пока следователь с телефонной трубкой в руке ждал ответа из тюрьмы, доложили, что сыновыя Иванова у них "не числятся". Ежов спросил у Иванова номер его квартирного гелефона, сиял грубку и позвовили ему домой.

К телефону подошла теща Иванова.

 Говорят из НКВД, – объявил ей Ежов. – Павел Ивапов умет знать, как себя чувствуют его дети.

В ночной тишине Иванов, сидя близко от аппарата, мог слышать голос старой женцины. Она отвечала, что старшего внука нет в Москве, а "младшенький" здоров и сейча стит. Ежов повторил ее фразу и протинул трубку Иванову, но тот задыхался от волнении и не хотел, чтобы об его состоянии узнали близкие.

Хотите ей что-нибудь передать? — спросил Ежов.

Скажите ей, чтобы берегла мальчика, — с трудом ответил Иванов. – И пусть переделает для него мое зимнее пальто.
 Ежов повторил в трубку эти слова. В эту минуту Павел

Иванов упал грудью на стол и, закрыв руками лицо, горько зарыдал.

На следователей эта сцена произвела гяжелое впечатление. Они сидели, стараясь не встречаться друг с другом глазами. Перед ними плакал старый большевик, закаленный царской каторгой, но не сумевший слержать слез в советской тюрьме.

Один из следователей, присутствовавший при этой сцене,

потом говорил мне:

 Никогда в жизни я не встречал такого подлеца, как этот Ежов. Ведь он всем этим только тешится.

Ежов действительно торжествовал. Сопротивление Павла Иванова было сломпено. Когда Иванов, мучимый тревопой за судьбу своих сыповей, узнал, тно бела их не коснулась и что младший сын спокойно спит у себя дома, он был готов сделать все, что от него потребуют, лицы бы отвести опасность от них.

По сигналу, даниому Ежовым, следователи послешию полготовкии короткий "протокол допроса", в котором говорилось, что в 1932 году Иванов узнал от И.Н.Смирнова, будто бы от Тропкого получева директива начать действовать против руководства партии терористическими методами и что в той директивой он, Павел Иванов, выделял одного из ссыльных тропкитов, некоето X., и отправыя сго в Москву для убийства Сталина. Подписав протокол, иванов ксазал Ежову, что, насколько он помини, в сыльке вместе с ним не было человека, носившего такую фамилию. Ежов промогирал.

# МОЛОТОВ: НА ВОЛОСКЕ ОТ АРЕСТА

Из официального стенографического отчета о процессе "грошкистско-линовыевского центра" видио, что, перечисняя на суде фамилии руководителей, которых "центр" намеревался убить, никто ни разу не упомянул фамилию Молотова. Между тем Молотов занимал в стране первое место после Сталина и был главой правительства. Подсудимые заявляли, что они готовили террористические акты против Сталина, Ворошилова, Кагановича, Жданова, Оржаноникидзе, Косиора и Постышева, но к Молотову подобные элодейские замыслы почему-то не относились.

Очень знаменательным представляется и тот факт, что ни

государственный обвинитель Выцинский, ни судыв ни разу не попроскля у посудимых объяснию такую страниую избирательность: замышиля убить всех основных руководитель партии и правительства, для Мологова они, иссомисино, делали исключение. Столь габотливое отношение заговорщиков к жизии Молотова могло означать только одно: он, хотя и пе разоблаченный, был, по-видимому, одним из тех, кто тоже умаствовал в заговоре просим Сталина!

Но почему же в гаком случае это имя сделалось на суде как бы запретным и не произносилось ни обвиняемыми, ни судьями, ни прокурором?

Сейчас мы увидим, что ничего таинственного в этом нет. С самого начала следствия сотрудникам НКВД было приказано получить от арестованных признания, что они готовили террористические акты против Сталина и всех остальных членов Политбюро. В соответствии с такой директивой Миронов потребовал от Рейнгольда, который согласился, как мы помним, давать показания против старых большевиков, чтобы гот засвидетельствовал, что бывшие лидеры оппозиции готовили убийство Сталина, Молотова, Ворошилова, Кагановича, Кирова и других вождей. В СССР принято персчислять эти фамилии в строго определенном порядке, который показывает место каждого из "вождей" в государственно-партийной исрархии. Сообразно этому порядку Молотов и был назван в показаниях Рейпгольда сразу после Сталина. Но когда протокол этих показаний был представлен Сталину на утверждение, гот, как я уже упоминал, собственноручно вычеркнул Молотова. После этого следователям и было предписано не допускать того, чтобы имя Молотова фигурировало в каких-либо материалах будущего процесса.

Этот энизол выдвал в среде руководства НКВД поинтиую сенсацию. Напрацивался вывод, что лизисски должно последеледовать распоряжение об аресте Молотона, чтобы посадить его на скамью подсудимых вместе с Зиновьевым и Каменевым как соучастника заговода. Среди следователей начал циркулировать слух, будго Молотов уже находится под доманним расстом. В НКВД никто, исключая, быть может, Тягону, не знал, что Молотов належ на себя сталинское недовольство, но сели вериъ готданциям упорным слухам, Сталина рассердили попытки Молотова отговорить его устраивать позорное сущенцие нас станоми богомиеные загорам.

Вскоре Молотов отправился на юг отдыхать. Его неожиданный отъезд тоже был воспринят верхушкой НКВД как зловения симптом, больше того как последнии акт разворачивающенся драмы Все знали, что не в обычаях Сталина убирать паркома или члена Политбюро, арестовывая его на месте, при исполнении служебных обязанностей. Прежде чем отдать распоряжение об аресте любого из своих соратников. Сталин имел обыкновение отсылать их на отдых или объявлять в газетах, что такой-то получает (либо получит) новое назначение. Зная все это, руководство НКВД со дня на день ожидало распоряжения об аресте Молотова. В "органах" были почти уворены, что его доставят из отпуска не в Кремль, а во внутрениюю тюрьму на Лубянке.

Перед отъездом Молотова Ягода вызвал к себе ответственного сотрудника Транспортного управления НКВД некоего Г. - одного из моих подчиненных, и приказал ему сопровождать Молотова в отпуск, предупредив Г., что на него воздагается очень деликатное задание, исходящее от самого "козянна". Ягода сказал далее, что под предлогом усиленной охраны Молотова Г. должен организовать постоянное наблюдение за ним и принять особые меры к тому, чтобы предупредить его попытки покончить с собой. Г. был снабжен специальным шифром для передачи Ягоде ежедневных сводок о поведении Молотова и его настроениях".

Сталин не выносил, когда выбранная им жертва уходила от возмездия, пусть даже совершая самоубийство. В дальнейшем он даст Ягоде свиреный нагоняй за то, что тот не предупредил самоубийства Томского, ради которого Сталин готовил очередной судебный спектакль. Вовремя поднеся к виску пистолет, Томский ускользнул из лап преследователей буквально в последний момент.

На этот раз Сталин не приехал на вокзал проводить Молотова в отпуск, как он это делал из года в год. Меня это, впрочем, нисколько не удивило. Гораздо более удивительным было то, что последовало дальше: примерно через час после отхода экспресса, которым следовал Молотов, Ягода приказал Транспортному управлению НКВД передать по железнодорожной спецевязи телеграмму, где говорилось, что Сталин прибыл на вокзал проводить Молотова, но опоздал к отходу поезда. При этом сам Сталин распорядился, чтобы такую телеграмму послали и Молотову.

Что заставило Сталина лгать Молотову, будто он приезжал на вокзал? Зачем вообще понадобилось отправлять такую телеграмму? Конечно, не затем, чтобы Молотов не мучился неизвестностью, и не затем, чтобы продемонетрировать примерение с ним. Если 6 Сталина заимнали эти соображения, он прежде всего распорядился бы восстановить фамилию молотова в поназаниях обвиняемых, чтобы Молотов перестал быть белой вороной. Пусть его уравняют в правах состальными членами Политбюро, то есть признают, что он тоже был намечен заговоршиками в качестве жертвы! Но такого распоряжения Сталин не отдал. Выходит, пославной вдогонова: это должно было облегчить НКВД слежку за ним и уменьшить риск его саморобийства.

Итак, несмотря на успокоительную телеграмму, положение Молотова выглядело безнадежным. Отдыхая на юге в роскошном дворые, окруженном изумительными розариями, он фактически оказался в капкане, который в любой момент мог защелкнуться. Отсутствие его имени в списке намечаемых жертв "троцкистско-зиновыевского заговора", безусловно, не выходило у него из головы, тем более что он оказался таме Цинственным исключением.

Стапии держал Молотова в таком состоянии, между жизнью и смертью, шесть недель и лишь после этого решил "простить" его. Молотов все еще был ему нужен. Среди заурядных, малообразованных чиновников, комми Сталин заполняе свое. Политборо, Молотов был децистенным исключением. Его отличала невероятная работоспособность. Он совобождал Сталина от тяжкого бремени управления текущими госуларственными делами. Кроме того, Молотов оставался единственным, не считам самого Сталина, членом Политборо, кто с полным правом мог называть себя старым большевиком, так как оставия определенный след в предреволюционной исгории партим.

К удивлению энкаведистской верхушки, Молотов вериулся из отпуска к своим обязанностим председателя Овена народных комиссаров. Это означало, что между Сталиным и Молотовым достигнуто перемирие, хотя, быть может, и временное.

Правда, фамилия Молотова так и не была восстановлена в злополучных списках. Для этого просто не оставалось времеии. Судебный процесс и без того неоднократно откладывался. Не было никакой возможности заново переписывать многочисленные протоколы допросов и инструктировать обвияемых, когда и где они рассчитывали убить Молотова. А кроме того. Сталин, как правило, двагоко не сразу возрарщал свое расположение тем, кто в чем бы то ни было перед ним "провинился". Он устанавливал таким "грецинкам" некий испытательный срок, в течение которого согрещившие должны были показать, насколько глубоко и искренне их расквяние.

Итак, на суде фамилия Молотова вовсе не упоминалась. Даже в заключительной речи Вышинского, где он восхвалял "чудесных сталинских соратинской", ему приципсьс опустить Молотова. "Имена наших чудесных большевиков, говорал Вышинский, — талантливых и неустанных зодчих нашего государства — Серго Орджоникидзе, Клима Ворошилова, Лазаря Моиссевича Катановича, вождей украинских большевиков Косиора и Постышева и вождя ленинградских большевиков Жланова — близки и дороги сердцу всех тех, кто полон сыновней любви к родине".

Вышинский пропустил Молотова в этом перечне, конечно, не по собственной инициативе: он имел специальные указания личного секретариата Сталина, в соответствии с которыми Молотова впредь не следует перечислять среди "чудесных больщевиков, талантливых и неустанных зодчих нашего государства".

Зато на последующих двух процессах все обстояло иначе молотов вернул себе расположение Сталина, был включен ост ост указанию в перечень вождей, которых намеревались уничтожить заговоршики. И те дружно сознавались на суде в своих элодейских замыслах против Молотова. Более того, на этих последующих прецессах заговоршики утверждали, что убийство молотова планировалось также Зиновыевым и Каменевым (которые к тому времени давно уже были рас тереляны по приговору, вынесенному на первом процессе). То обстоятельство, что сами Зиновыев и Каменев по приказу Сталина должны были тшаттельно пропускать это имя в своих показаниях, теперь уже не имело значения. Ведь тогла сам Сталин не знал, куда отнести Молотова: то ли к жертвам заговорщимся, тол и, по доторот с мусятельными.

То, что произошло с Молотовым, могло случиться и с лю-

бым другим членом Политбыро, попавщим в немилость к сталину. А сам Молотов, как мы могли убедитьев, был лишь на волоеок от гого, чтобы уголить из отпуска прямо в тюрьму НКВД. В таком случае подсулимые наверняка утверьдали бы, что Молотов вявляется их сообщинком в заговоре, направленном против Сталина, а мы, со своей стороны, ничуть бы не сомневались, что и Молотов, силя на скмые полеулимых, подтверлит это, слва дойлет до него очередь – ведь у него тоже была семья.

### последние часы

Сначала Сталии замышлял уегроить первый из московских процесов так, чтобы на чем было предетавлено еамое меньшее инвъделы обвиняемых. Но по мере того как продвигалось "еледствие", ло число не раз пересматривалось в сторму уменьшения. Наконец, остановились на шесталилати полеудимых. Пришлось оетавить только тех, в отношении кого не было сомнений, что на суде они повторят все то, что поликати на допросах.

Пятеро из этих шестнадцати были прямыми помощниками НКВД в подготовке судебного спектакля. К ими относиться трос тайных агентов — Ольбери, фрид Давид и Берман-Фрин, а также Рейнгольд и Пикель, рассматривавщиеся "органамы" не как деиствительные обвиняемые, а как исполнители секретных указаний ЦК

Последняя исделя перед судом ушла на го, чтобы еще раз подробло проинструктировать обвиняемых: под руководетвом Вышинского и следователей НКВД они вновь и вновь рецестировали свои роли.

Проблема выбора подходящего помещения для открытого судебного процесса предетавлятаем настолько взакиой, что Сталии созвал специальное совещание для обсуждения этого вопроса. Из нескольких помещений, предложенных Ягодой, Сталии выбрал самое маленькое — так называемый Октябрыский или Лома Союзов, где было весго 350 мест, хотя в тожме здании был энаменитый Колонный зал, способный вместить, песколько тысяч. Вдобавок Сталии приказал Ягоде заполнить зал суда включительно согрушниками ПКВД и не допускать проникновения "посторонних", хотя бы то были члены ЦК и правительства. Таким образом, НКВД обеспечил суд не только обвиняемыми, но и публикой.

В зале сидели архивные работники, секретари, мапинистки, шифровальщики. Они получали пропуска, действительное только на полили и присутствовали на суде посменно. Каждый знал номер своего места, каждый был олет в пизатекий коспом. Появляться на суде в военной форме было разрешено голько руководителям ИКД.

Высшие сановники из ЦК и правительства, обычно получавние от НКВД пропуска на съезды, военные парады и прочие горжества, засывати НКВД по телефопу требованиями выслать им пропуск на судебный процесс. Им отказывали под предпотом, что число мест в зайе суда очень невелико, и все пропуска уже распределены.

Несмотря из то что обвиняемые обещали в точности выполить данные мми обязательтва, Сталин все же опасался; вдрук кто-то из старых большевиков, не слержавщиев, выскажет из суде всю правду. Именно потому он не разрешил присутетвовать в зале таже самым надежным партийцям. Аполитичные машинистки и шифровальщики из НКВД были сочтень наиболее подходящей зудиторией за долгие годы работы в "органах" они научиние, пержата язык за убами.

В зале не было ни одного родственника полсудимых. Сталин был далек от сентиментальности буржузаных судов и рассматривал близких обвиняемого лицы как заложников.

Страх, что кто-либо из полсудимых вдруг сделает попылку разоблачить фальсификацию, был так велик, что, ис довольствувае, плательным отбором публики, организаторы процесса разработали дополнительные меры, подволявшие наместинустьного загкнуть рот любому взбунговавшемуся участнику, спектакия.

В зале суда там и сям были рассажены групны сотрудников НКВД, проинедние специальную тренировку. При первых признаках опасности, по сигналу обвинителя, они были готовы всковить с мест и громскими криками заглушить слова посудимого. Такое поведение "зала" должно было послужить председательствующему предпотом, чтобы прервать усужбиее заседание для "восстановления типины и поряд-ка". Само собой разумеется, что "бунтовщик" никогда больше не появится в зале суда.

Последним штрихом, завершающим спедственную подлоотовку к процессу, была оборяющая бессца, когорую Ягода и Ежов процели с главными обвинясьмыми Зиновьевым, Каменевым, Евдокимовым, Бакасвым, Мрачковским и Тер-Ва анином. Ежов от имени Сталина еще раз заверил их, что если они будут собиюдать на процессе данные ими обязательства, то вес, что им обещали, будет скрупулено выпотнено. Он предостерет своих "собсседников", чтобы они не выгалине, важе исполтиния протаскивать на суде свою политическую линию. Ежов предупредил также, что Политбюро считаст их связанными общей ответственностью: сели кто-то из них "совершит веропомство", это будет рассматриваться как огозначаюванное неповнювение всести.

Судебный процесс начался 19 августа 1936 года. Пределательствовал на нем Василий Ульрих, бывший сотрудник отдела контрразвесики ВЧК. Судыи и секретариат разместились в дальнем конце зала, лицом к публике. Присяжные отсутствовали. Статинский режим, "самый демократический в мире", не решался доверить отправление правосудия представителям нарола.

У правой стены, боком к аудитории, были усажены обвиняемые. Они сидели на стульях, поставленных в четыре ряласыные. Опи спудми деревянным барьером. Охрану несли трое бой-дов из состава войск НКВД, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками. Напротив, у левой стены, занял свое мссто за небольшим столом государственный обвинитель Вышинский. За спиной подсудимых, в самом углу зала, виднелась скромная дверь. Она вела в узкий коридор с несколькими небольшими комнатами, в одной из которых был устроен буфет с отборными закусками и прохладительными напитками. Сидя в этой компатс, Ягода и его помощники могли слушать показания подсудимых, для чего тут был специально смонтирован радиодинамик. Остальные комнаты предназначались для охраны и для подсудимых. В перерывах между утренними и вечерними заседаниями суда государственный обвинитель должен был встречаться здесь с ними, давая дополнительные инструкции и напоминая о судебных правилах, Здесь же они могли принимать пищу и отдыхать.

Подсудимые выглядели менее измотанными, чем в следовательских кабинетах. За последнюю пару недель они несколько прибавили в весе, и им была дана возможность вы-

спаться. Тем не менее, землистые лица и темные круги под глазами ясно говорили о том, что им пришлось перенести,

Впрочем, несколько человек на той же скамые подсудимых отдичались вполне здоровой внешностью, что особенно брогалось в глаза в сочетании с их непринужденной манерой держаться, резко контрастноравшией с вялостью и скованностью ции, напротив, нервиой развязностью остальных. Опытный гла-, таким образом, сразу отличал настоящих подсудимых от фиктивных

Среди зтих последних выделялся Исаак Рейнгольд, Холеное лицо, пышущее здоровьем, и элегантный костюм делали его похожим на актера - любимца публики, Заняв место с краю второго ряда, сразу у барьера, он сидел с таким выраженнем, словно оказался в трамвае, в обществе случайных пассажиров. Не спуская глаз с государственного обвинителя, он всем своим видом выражал готовность по первому знаку вскочить и прийтн ему на помощь. Неподалеку от него сидел тайный агент НКВД Валентин Ольберг, пришибленный своим неожиданным соседством с Зиновьевым и Каменевым и украдкой поглядывавший на них со смещанным выражением страха и почтения. Фриц Давид и Берман-Юрин, секретные представители НКВД в германской компартни, с деловым видом просматривали свои записи, откровенно готовясь к моменту, когда государственный обвинитель предоставит им возможность исполнить свой партийный долг, Из пятерых фиктивных обвиняемых только один Пикель сидел с апатичным и грустным видом.

Наиболее измотайным выглядел Зиновыев. Его одутловатое лицо с мешками, набрякшими под глазами, было нездорового, серого цвета. Он страдал астмой и задыжаясь, время от времени начинат хватать воздух широко открытым ртом. Опутенвшике на свето, он сразу отстетиул и снял воротничок рубашки и так без воротничка просмдел вее дин, пока длилог сул. Он то и дело вгладывался в публику — по-видимому, его удивляло, что на таком судебном процессе не присутствует инкто из видимх партийцев или крупных государственных деятелей, среди которых он мнотих знал. Это обстоятельство должно было казаться еще более страным Каменеву, который много лет подряд был председателем Моссовета и лично знал всех сколько- инбудь выдающихся москамуей. Безулсовно, оба они поняли, и в кото остотит

эта аудитория. Им обоим должно было стать ясно, что их привели не в суд, а всего лишь перевели из одного отдела НКВД в другой, из этого зала не сможет понестись наружу, во внешний мир, никакой голос протеста.

Председательствующий Ульрих начал первое заседание суда с формального установления личности обвиняемых. Затем он объявил, что подсудимые отказались от защитников и поэтому им будет предоставлена возможность самим осуществить свою защиту.

Кому-нибудь может показаться странным, почему вдруг все шестнадцать обвиняемых, зная, что на карту поставлены их жизни, не пожелали прибегнуть к помощи защитников, которые обязаны были попытаться хоть как-то помочь им. Однако этот феномен имеет свое объяснение, притом совсем простое: перед началом суда обвиняемым пришлось дать обещание, что они все, как один, откажутся от апвокатов. Мало того, они пообещали, что и сами они в свою очередь даже пальцем не шевельнут, чтобы защитить самих себя. И действительно, когда их спросили, что они могут сказать в свою защиту, все единогласно заявили, что сказать им нечего.

После чтения обвинительного заключения государственный обвинитель начал допрос подсудимых. На протяжении трех дней они рассказывали суду о террористических планах, которые они якобы вынашивали годами, однако ни государственный обвинитель, ни они сами не смогли привести ни одного примера, который свидетельствовал бы о начале исполнения этих планов, если не считать убийства Кирова, организованного, как мы знаем, самим Сталиным с помощью Ягоды и Запорожца.

В дальнейшем Сталин приписал убийство Кирова совсем другим группам старых большевиков, которые предстапи перед судом на последующих московских процессах – в 1937 и 1938 годах. В общем он использовал кировское дело точно крапленую карту, не знающую износа, в своей долгой и бесчестной игре.

Хотя государственный обвинитель не смог представить Зиновьеву, Каменеву и другим старым большевикам никаких доказательств их участия в убийстве Кирова, они один за другим признали себя виновными в этом преступлении, Только Смирнов отвечал на вопросы обвинителя с такой иронией, что не оставалось и малейших сомнений, что он считает

все эти обимнения фальшивкой. Его саркастические замечания и неоднокративе намеки, что вси эта история о заговоре мявляется сплощным выямастом, заставляли Выпишеского сильно нервинчать. Прежде чем уступить государственному обинитель по какому-инбудь конкретному пункту. Смирнов в изд за правило подвергать сомнению обинителие в целом и только потом, опечая на конкретный вопрос, списходительно соглащаться: "Ну пусть будет так..."

Эта саркастическая манера, в какую Смирнов облекал свои "признания". была особо подчеркнута Выпинским в его обвинительной речи:

Самьм' закоспельм в своем упорстве является Смирнов, заявит Выпинский. Он признат себя виновным голько в том, что являетя руководителем роцкистского контрреволюционного подполья. Правиа, признание это он слезат с какой-то и римой всегостью.

Когла Мрачковский, Дрейцер и Тер-Ваганяи поддержани унверждение Выпивексто, что Смирнов был их руковогителем по подпозному "центру", Смирнов ответил ны так, что даже хорошо обученная аудитория не могла удержаться от смеха. Оберпувшись к Мрачковскому и Дрейцеру, Смирнов сказал: "Вам пужен вожди? Ладию, берите меня!"

Невирая ві то, что подсудимые подпостью выполнин обязательства, данные слествию. Вышинский подчеркнул, что они в ряде случаев "не сказали всего", правла, не объясняя, что конкретно они утакаль от сула. С другой стороны, вышинский остался вподне доволен показаниями пяти минмых обявияемых — Рейно польд. Пиксия. Ольберга, Фрина Давлал в Берман-Орина. Он похвалия, в частности, рейно пала и Пиксия, побуждая их тем самым к еще более яростным ападажам на остальных подсудимых. Вышинский как будто не замечал, что в своей роли обвиняемого Рейнольд уж слишком старастеря и переци рывает.

 Товарищи судьм, говорил Вышинский, вам негрудно понять искренность в поведении Рейнгольда и Пиксия, которые на этом суде вновы и вновы изобилчаю Зиновыева, Каменева и Евлокимова как виновников совершения многих тяжких преступлений.

Рейнгольд более чем заслужил похвалу обвинителя. Подыгрывая Вышинскому на протяжении всего процесса, он продемонстрировал незаурядный обличительный пафос и блестящую память. Всякий раз, когда он усматривал в показаиях того или иг э поледимого малейшее отклонение от заранее согласованного сценария, он порывался вскочить со стула, чтобы внести поправку, стояно бы его говарищ по несчастью социательно пытался чтого утанть от суда. Когда Рейнгольд замечал, что в чем-то путается государственный обвинитель он тоже пачинал вертеться, как на утольях, и почтительно просил разрешения "дополнить" то, что только что сказал Выпинский. А тот снисходительно, с мигостивой утыбкой на устах, выжидал, пока Рейнгольд его поправит. Пикель, как эхо, повторал каждое спово Рейнгольд.

тижель, как эко, повторял каждое слово гемпольда, но делал это как-то безучастно, без того лицемерного негодования и пафоса, которым так выделялся Рейнгольд.

Пля Вышинского не составляло труда сострянать свою громовую обвинительную режь, обничавщую подсудимых которых не только не оказали ему сопротивления, а напротив, сделали все, чтобы поддержать выдвинутые против изх обвинения. Приписывая им самые чудоващимые преступления, он не принимал во внимание даже то очевидное для всех обстоятельство, что некоторые из обвиняемых были физически не в состоянии совершить эти преступления, поскольку начодились в то время избо в тюрьме, либо в отдаленной състье. "Я гребую, - прокричал Вышинский, закачинава свою речь, - чтобы эти бешеные исы были расстреляны, все до одного!"

Утром 22 августа, на четвертый день процесса, каждый из полсудимых представил Молчанову проект слоего "последнего слова". Эти проекты пошли на проверку к Ежову, который исключил из них в первую очередь все упоминания полсудимых об их близости к Ленииу и о их заслугах перед револющей. Организаторы процесса не желали, чтобы старые большевики говорили на суде о своем дюбаетству прошлом, на фоне которого особенно давал себя знать фантастический характер вывешних обвинений. Вот почему в опубликованиям материалах процесса не встречается упоминаний о том, что подсудимые в свое время участвовали в создании партим, советского государства, уто они были в имсе руководителей Октябрьской револющим. Не упоминается паже о том, какте официальные должности занимали ти пюди в годы советской въдсти, — в обвенительном зактючении и в приговоре суда

вместо этого каждая фамилия сопровождается безликим словечком "служащий".

"Последние слова" подсудимых являются едва ли ие самой драматичной частью всего процесса. В иадежде уберечь от сталинского омщения свои семьи и тысячи своих сторонинков они достигают здесь крайних преддлов самоуничижения, Зная коварство Сталина, они стараются даже перевыполнить обизательства, выжатые из них на следствии, — лишь бы не дать Сталину хоть малейшего повода нарушить его собственное обещание. Они клеймят себя как беспринципных бандитов и фашистов и тут же восхваляют Сталина, которого в душе считают узурпатором и изменинком делу революция

Первым выступил со своим "последним словом" Мрачковский. Вопреки предупреждению не упоминать на суде о своем револющиюми прошлом, он и еслог слержаться и начал с краткого изпожения своей биографии. Ему нечего было стыдиться своего прошлого. Даже его дле был революциоиером — организатором знаменитого Южно-русского рабочего союза; отсле и мать Мрачковского, оба заводские рабочие, отбывали в царское время тюремное заключение за револиционную деятельность, а сам он был впервые арестован за распространение револющиюных листовок в возрасте тринадцати лет.

А здесь, - с горькой иронией воскликнул Мрачковский,
 - я стою перед вами как контрреволюционер!

Судьи и прокурор обменялись тревожными взглядами и насторожение уставились на Мрачковского. Вышинский даже привстал, готовясь подлать условный сигиал, который вызовет в зале заранее отрепетированный шум и крики и позволит лишить Мрачковского слова. Из глаз подсудимого брызиули слезы отчания. Не владек собой, Мрачковский со всего размаху ударил кулаком по барьеру, отгораживающему скамью подсудимых. Физическая боль помогла ему справиться с душевной слабостью и виовь овладеть собой.

Он объясиил, что упомвиул о своем прошлом, о своих прежимх революциюмых заслутах не для того, чтобы защитить себя а чтобы всем стало жело, что не только цврский генерал, князь или дворянии может сделаться коитррево-люционером, мо и человек пролегарског о присхождения, вроде него, если только хоть на йоту отклоиится от генеральной линии партии.

Помню, что после этой фразы Мрачковского председательствующий Ульрих послал Вышинскому довольную улыбку, и тот, заметно успокоившись, опустился на стул.

С этого момента Мрачковский уже не отклонялся от утвержденного текста. Он обвинял во всем Троцкого и оправдывал карательные меры, обрушенные Центральным комитегом партии на оппозицию.

Приближаясь к концу своего "последнего слова", Мрачковский окончательно распластался перед Сталиным: несожданно для весх, в какольто мазохистском возбуждении от случившегося с ним несчастья, он истерически выкрикнул: "Мы его вовремя не послушали — и он дал нам хороший урок! Какой он нам дал нагоняй!"

Мрачковский пустил в ход свой последний козырь — единственный, что еще оставался у него. Он показал, что и в эту минуту все еще надеялся заслужить благосклонность Сталина.

Он хорошо знал, что ничем нельзя так утодить Сталину, как немудреным комплиментом: Сталин, дескать искусно расправляется со своими противниками. Надеясь, что на сей раз он выполнит свое обещание и не расстреляет его, Мрачковский в своем "последнем слове" не проем снисождения, а, напротив, закончил так: "Я поступал, как изменник делу партии, и как изменник заслуживаю расстрела!"

Каменев в своем последнем слове повторил, что он признает все выдвинутые против него обвинения: Вместо того чтобы сказать хоть что-нибудь в свою защиту, он вытался доказывать, что не заслуживает синсхождения. Когчив говориты и сея вы место, он неожиданно подпялся вновы

— Я хотел бы сказать несколько слов своим летам... У меня нет другой возможности обратиться к ним. У меня двое детей: оцин — военный летчик, другой — пмонер. Стоя, быть может, одной ногой в могиле, я хочу мм сказать: каким бы ни был мой приговор, я заранее считаю его справедливым. Не отлядывайтесь назад. Идите вперед. Вместе с советским народом спедуйте за Сталиным.

Он снова сел, прикрыв глаза рукой. Все присутствующие были потрясены, и даже лица судей на миг утратили привычное выражение каменного безразличия.

Настала очередь говорить Зиновьеву. Трудно было узнать в нем прежнего блестящего оратора, так завораживавшего, бывало, слушателей на партийных съездах и конгрессах

Коминтерна. Тяжело дыша, он начал говорить неуверенно и без всякого выражения. На аудиторию он не смотрел и не искал контакта с нею, как привык за долгие годы. Но прошло несколько минут - и, казалось, он обред самообладание, его речь полилась плавно. Стоя у барьера и читая слова, написанные для него сталинскими инквизиторами, он напоминал первоклассного актера, имитирующего ораторскую манеру прежнего Зиновьева, чтобы лучше вжиться в роль старого заслуженного большевика - в роль, согласно которой все зиновьевское революционное прошлое было мифом, потому что в действительности Зиновьев всегла являлся врагом социализма и предателем.

Последнее его слово было составлено по тому же шаблону, что и у Каменева. Он тоже защищал не себя, а партию и Сталина. Закончил он маловразумительной фразой, явственно отдающей неуклюжим теоретизированием в сталинской манере: "Мой извращенный большевизм превратился в антибольшевизм, и через троцкизм я пришел к фашизму. Троцкизм - это разновидность фашизма, а зиновьевизм - это разновидность троцкизма..."

Рейнгольд, Пикель и три гайных агента НКВД Ольберг, Фриц Давид и Берман-Юрин - гакже произпесли каждый свое "последнее слово". Все они, за исключением Ольберга. заверили суд, что считают для себя невозможным просить о снисхождении. Как и подобает фиктивным обвиняемым, они были уверены, что их жизням ничто не угрожает.

23 августа, в 7 часов 30 минут вечера, судъи удалились в совещательную комнату. Вскоре к ним присоединился Ягода. Текст приговора был заготовлен заранее: на его переписку гребовалось часа два, не более. Однако судьи оставались в совещательной комнате целых семь часов. В 2 часа 30 минут ночи, то есть, значит, уже 24 августа, они вновь заняли места ва судейским столом. В мертвой тишине председательствуюший Ульрих начал чтение приговора. Когда через четвергь часа монотонного чтения он дошел до его заключительной этеги, определявшей меру наказания подсудимым, во всех концах зала послышалось первное покашливание. Выждав, пака восстановится тишина, председательствующий перечислил одного за другим всех обвиняемых и после долгой на-Узы закончил объявлением, что все они приговариваются к высщей мере наказания смертной казни "через расстрел".

Сотрудники НКВД, которым был хорошо известен порядок проведения политических процессов, ожидали, что вслед за тем председательствующий произнест обычную в таких случаях формулу: "Однако, принимая во внимание прежние революционные застуги подсудимых, суд считает возможным не применты к ими смертную казыв и заменить ес..."

Но этой привычной формулы не последовало. Каким бы чудовищным ни казался такой исход дела, смертный приговор был финалом процесса. Присустивующее соознали это тогда, когда Ульрих, не спеша, начал засовывать бумагу, которую голько что чутал. в палку. лежвациую пеоед ими яв столе.

В это мітювенне тицімну судебного зала прорезалі истернеский крик, почти визт: "Да здравствует дело Марксалітельсаленнявсталння!" Кричал подсудимый Лурье — маленький человечек с взлохмаченной, непослущной шевелюрой, изпод которой угольками сверкали черные глаза.

По советским законам, липам, приговоренным к смертной казни, предоставляется 72 часа для подачи просьбы о помиловании. Как правило, смертный приговор не приводится в исполнение, пока этот срок не истечет, даже если в помиловании успели отказать до его окончания. Но в данном случае Сталин пренебрег этим правилом, Утром 25 автуста, стусти сутки после оглашения приговора, московские газеты вышли уже с официальным сообщением о том, что приговор приведен в исполнение. Все шестнадцать подсудимых были расстреляны.

#### СТАЛИН ОСОЗНАЕТ СВОЙ ПРОМАХ

1

Итак, вопреки ожиданиям следователей НКВД, Сталин не довольствовался унижениями, каким подверглись на суде старые большевики, не отослал их обратно в торьмы и лагеря, сохранив жизнь. Не будет преувеличением сказать, что сотрудники НКВД были так же поражены казнью подсудимых, как и все остальные граждане советской сграны.

Только инквизиторы вроде Чертока и Южного ходили с надменным видом героев, выполнивших свой гражданский

долг. Остальные выглядели подавленными и избегали ратговоров о состоявшемся процессе. Многие заказали желанодорожные билеты, стремясь поскорее отбыть в давно обешанный им отпуск. Одлако их ожидало разочарование. В конце августа их созвали в Секретное политическое управление, где Молчанов ошеломил всех неожиданным объявлением: "В этом году вам придется забыть об отпуске. Расследование не закончено: онь отолко началось!"

Молчанов сообщил собравшимся, ято Политбюро доверило ми подготовку второго судебного процесса, обвиняемыми на котором будут Радек, Серебряков, Сокольников и другие. Никто из следователей не посмен уклониться от нового задания, исходившего от Станива. Правда, некоторые начали жаловаться, что их совершенно вымотали многомесячные интенсивные допросы обвиняемых и бессонные ночи, так что у иих просто нет сил для ведения следствия по новому делу. Однако подобные жалобы никто не приязля во вимначиля ов

Кое-кто из следователей сделал полытку уклониться от нового задания, срочно обративлись в медининскую част НКВД с жалобами на действительные и вымышлениные недомогания, в расчете получить бюдлетень. Но эта лазейка скоро, была прикрыта.

Итак, в НКВД развернулась подготовка второго судебного процесса, на котором должна была фигурировать новая группа ленинских соратников.

А пока что Сталин, не моргнув глазом, совершил еще один акт произвола. 1 сентября все того же 1936 года он вызвал Ягоду и отдал распоряжение, которое заставило содрогнуться даже самых бездушных энкаведистов.

Прошло всего шесть дней после расстрела старых большевиков, которым Сталин, как мы помним, обещал сохранить жизнь. То же обещание он дал в отношении их сторонников, в прошлом участвовавших в оппозиции, а выне отбывавших заключение в тюрьмах и лагерях. Теперь он всела Ягоде и Ежову отобрать из числа этих заключеных пять тысяч человек, отличавщихся в свое время наиболее активным участием в оппозиции, и тайно расстрелять их всех.

В истории СССР это был первый случай, когда массовая смертная казнь, причем даже без предъявления формальных обвинений, была применена к коммунистам. В дальнейшем, летом 1937 года, когда наркомом внутренних дел был уже Ежов, Сталин приказал ему подготовить второй список на пять тысяч других участников оппозиции, которые тсчно так же были расстреляны в массовом порадке. Не могу сказать, сколько раз повторялись такие акции, вероятно, до тех пор, пока бывщая оппозиция не была уничтожена до последнего человека.

В конце 1936 года я усхал в Испанию, куда меня направили советником республиканского правительства. Нахолясь в Испании, я не мог непосредственно наблюдать, как шла подготовка второго и третьего судебных процессов, где подсудимыми являлись, как и на первом процессе, старые большевики. Однако множество закулисных историй, связанных с тотими процессами, дошло до меня через хорошо информированных сотрудников НКВД, которые выезжали по делам службы в Испанию и Францию.

Бывших партийых лидеров, фигурировавших на первом процессе, Сталин обвинил, как помнит читатель, только в террористической деятельности. Тогда ему казалось, что вполне достаточно очного этого обвинения. Во-первых, такое преступление, как террористический заговор против руководителей партии и правительства, вполне оправдывало вынесение мертных приговоров. Во-вторых, Сталин рассчитывал, что подобное обвинение будет выглядеть вполне правдоподобным и мировая общественность не усмогрит инчего невероятного в том, что политические лидеры, потерпев поражение, решились на такую крайнюю меру, чтобы вернуть власть, вырванную у них из рук.

Точно такими же рассуждениями Сталии руководствовался, планируя второй судебный процесс. В самом конце августа 1936 года спедователи НКВД получили предписание добиться от Тадека, Серебрякова, Сокольникова и ряда друтих арестованных признамия, что они входили в так называемый "параллельный центр". Последний, все по той же сталинской версии, должен был начать теророистическую деятельность, если б участики "троцкистско-виновьевского террористического центра" во главе с Зиновыевым и Каменевым оказались арестованными, не успев реализовать свои преступные замыслы.

Такая версия позволяла следователям убедить своих годследственных, что они не будут расстреляны, поскольку в отличие от Зиновьева, Каменева и их товарищей по первому процессу они обвиняются не в подготовке какихлибо конкретных террористических актов, а только в принадлежности к бездействовавщему "параллельному центру".

Однако эту установку, данную следователям, в один прекрасный день пришлось круго изменить. Руководство НКВД распорядилось прервать следствие впредь до получения новых инструкций. Следователи не знали, что и думать. Быть может, увидев, с какой насмешкой и с каким отвращением мир отнесся к результатам первого из московских процессов, Сталин решил отказаться от подобных процессов? Однако спустя всего несколько дней следователи были созваны Молчановым на срочное совещание, где получили директиву, звучавшую бредом сумасшедшего: им было предписано добиваться от арестованных признаний, что они замышляли захватить власть с помощью двух иностранных держав - Германии и Японии - и реставрировать в СССР капитализм. Следователи не верили своим ушам. Если б не присутствие Ежова, который сидел как ни в чем не бывало, можно было бы сомневаться, не повредился ли Молчанов рассудком.

Итак, из членов относительно невинного "парадлельного центра" обвиняемые должны были превратиться в агентов фацистской Германии. Учитывая, в каком невыгодиом положении теперь окажутся следователи в отношении своих подследственных, Могчанов велет им пометчться подследственных, Могчанов велет им пометчться подследственных, могчанов велет им разъяснения подел к новому следователю, не связанному теми разъяснения им или обещаниями, какие давая его предшественниями

Что же заставило Сталина так резко изменить первоначальную схему обвинений и приписать старым большевикам преступления, от которых за версту несло провокацией, настолько они были абсурдны?

Все произошло очень объщенно. Сталин вернулся в Москву из отпуска и получил донесение Яголы, из которого следал вывод, что только что закончившийся процесс принес ему больше вреда, чем пользы. Конечно, унитожение Зиновыева, Каменева и Смирнова Сталин мог засчитать себе в актив. Но во воех других отношениях процесс выглядел сплошным провалом. Общественное менене за рубежмо отнеспосы к нему как к нелепому спектаклю и расцению его просто как акт мести Сталина своим политическим противникам. Постепенно на глазах всего мира выявились грубые юридические натяжки и подтасовки, из которых наиболее позорной была история с несуществующей конентагенской гостиницей "Бристоль". Главное же, этот процесс даже у советских трудищихся выявал растущес сочувствие с расстреянным деятелям и даже сожащение, что этим старым революционерам и удалось свертнуть сталинскую тиранию. В донесении Ягоды было създано, что на стенах некоторых московских заводов появились такие надписи: "Долой убищу вождей Октября" "Жаль, что не прикочини грузинског гада".

Все это выглядело очень серьсяю. К тому же Сталина беспокомол сще отно обстоятельство. От яндт, что со времен знаменитой террористической организации "Народная воля" идея реколюциюнного террора меружена в представлении русской молодежи неким ореолом терогома и муменичества за "правое дело". Выдумав летенду, будто старине ботыщевнем синтали необходимым убить его. Сталина, он сам подал массам мысль о революционном терроре. Он позволил зародитьжайщие соратники Ленина увидели в терроре единственную возможность избавить страну от сталинской деспотии. Так или иначе, Сталину меньще въсто хотелось, чтобы трудициися массам СССР калиенные бозышевики представялись в том же ореоле, каким история окружила героев-народовольцаев.

2

Как и в прошлом, руководители НКВД использовали при подготовке второго процесса ряд своих агентов, игравших роль "Обвиняемых". Не могу сказать, сколько их было всего, назову двоих — Шестова и Граше.

В организованной структуре НКВД "секретный сотрудник" - а Шестов и Граще относились к числу именно секретных сотрудников - это специальный агент, который направлен на предприятие или в учреждение с заданием тайно собирать сверения о деястельности этого учреждения и о его работниках. Для маскировки секретный сотрудник НКВД занимает какую-инбудь легальную должность и обычно не вызывает у коллектива ин малейцики подозрений.

Шестов был секретным сотрудником НКВД в Кузнецком

угольном бассейне, расположенном в Западной Сибири. Один из руководителей Ясмомического управления говорил мне, что Шестов считался очень способным агентом, однако не слишком чистоплотным в денежных делах. Другой секретный сотрудник — Граще — занимал ответственную должность в отделе внешних сношений одного из московских химических главков. Официальной задачей Граше было приглашение иностранных специалистов и устройство их да растациение иностранных специалистов и устройство их да разычно мобразом в руководстве сетью тайных информаторов среди служащих своего главка в и ваблюдения за иностранными специалистами с точки эрения государственной безопасности.

Экономическое управление НКВД считало Граце очень ценным сотрудником. Будучи по происхождению австрийшем, он свободно владел несколькими европейскими языками и летко заводил знакомства с иностранными инженерами, Некоторых из них он даже завербовал в тайные агенты НКВД. Как правило, они сохраняли свои связи с НКВД даже после возвращении из СССР на родину и снабжали тамощимх резидентов совстской разведки промышленными секретами своих фирм.

Как Шестов, так и Граше приняли участие во втором из московских судебных процессов, считая, что выполняют ответственное задание НКВД и ЦК партии (в сущности так оно и было). Едва ли этим видиым партийцам могло прийти в голову, что, будуну фиктивимим обвинемыми, они, тем не менее, окажутся приговоренными к смертной казни и приговор будет приведен в исполнения и приговор будет приведен в исполнения.

## ЮРИЙ ПЯТАКОВ

Второй московский процесс, на котором оказалось семнадцать обвиняемых, состоялся в январе 1937 года. Главными фигурами среди обвиняемых были Пятаков, Серебряков, Радек и Сокольников.

Юрий Пятаков был одним из самых одаренных и самых уважаемых людей в большевистской партии. Когда произошла Октябрьская революция, ему было всего двадцать семь лет. Тем не менее за его плечами было уже двеналцать лет революционной деятельности. В 1918 году его старший брат Леонид, руководивший большевистским подпольем в Киеве, был схвачен гайдамаками и замучен. Именно после этого Юрий Пятаков попросил Ленина освободить его от обязанностей главного комиссара Государственного банка (зту должность он в то время занимал) и направить на Украину для участия в подпольной борьбе с Центральной Радой.

После того как на Украине победила революция, Пятаков спелался первым председателем украинского Совнаркома. В годы гражданской войны он стал одним из выдающихся организаторов Красной армии, Командовал 13-й, а затем 6-й армиями, а в дальнейшем был членом реввоенсовета 16-й армин, которая сражалась на польском фронте.

Но по-настоящему способности Пятакова проявились в

области народнохозяйственного строительства. По окончании гражданской войны, когда самой острой для страны проблемой стала нехватка топлива. Ленин дал ему задание добиться резкого увеличения угледобычи в Донбассе. Пятаков блестяще выполнил это залание.

О том, сколь высоко Ленин ценил Пятакова, можно видеть хотя бы по тому, что он упоминается в его знаменитом "завещании", где всего-то перечислено шесть фамилий наиболее крупных партийных деятелей. В этом документе, где Ленин предостерег партию против сталинского засилья, он охарактеризовал Пятакова и Бухарина так: "Это, по-моему, самые выдающиеся силы (из самых молодых сил)", а в отношении Пятакова добавил: "Пятаков – человек несомненно выдающейся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающийся администраторством..."

Со времени написания ленинского "завещания" до того часа, когда Пятаков появился в качестве подсудимого на втором московском процессе, прошло тринадцать лет. За эти годы он сделался государственным деятелем самого высокого ранга. Достаточно сказать, что именно ему страна в первую очередь была обязана успешным выполнением первой и второй пятилеток. Он был выдающимся организатором производства.

В 1931 году Пятаков был назначен заместителем наркома тяжелой промышленности. Сталин держал его в "замах"

лицы потому, что во второй половине 20-х годов Патакою принимал активное узастие в троимскгской оппозиции. В сигу этого наркомом тажелой промышленности чисто формально был Серто Орджовикидде — четовек, не получившем образования и слабо разбиравшийся в споявых финансово-кономических вопросах. Среди "командиров социалистической видустрии" и партийных деятелей было, однако, известно, что фактическим руководителем тяжелой промышленности и душой видустриялизации является Патаков. Орджовичилае был достаточно умен, чтобы также признавать то. "Чего вы от меня хотите? — спрациявля он Пятакова. — Вы зваетс, что я не инженер и не экономист. Если вам данный проект представляется ворошим, в под этим тоже подпи

Ла и отполнение Сталина к Патакову было, во всяком случае, более дружелюбио, чем к другим бывщим вожакам оппозиции. Сталин нуждался в Пятакове для осуществления программы индустриализации, которая была фундаментом так называемой "генеральной динин партии". А сели Сталин в ком-инбудь до зарезу нуждался, он не выказывал своего истинного опношения к такому человеку, а напротив, старался везяески ублажить его, — даже если знал, что, выжава из него вес, кончит тем, что перережет ему гордо.

шусь обеими руками и вместе с вами буду бороться за него на

заседании Политбюро!"

Станину было известно, что Пятаков, отличавшийся особым аскетизмом, занимает вместе с емьей две скромные компатки в старом, запущенном доме в Гиездинков-ком переулке и что он вообще живет на свою зарилату, не пользуясь викакими привилетиями. И вот однажты (пето проискодино в 1931 году), когда Пятаков и его жена находились кодино в 1931 году), когда Пятаков и его жена находились согрудники управления делами Совнаркома и перевезли его съща и вее его скромное имущество в квартиру в повом доме – просторную и роскошно обставленную. Сталин всячески пытался приблизить к себе Пятакова, однако тог оставался равноздным к сталинским запрываниям. Патаков порвал с оппозицией, но поносить своих вчеращим единомыщленнихов и восхвалять Сталина упорно огказывался.

В разговорах с бывшими оппозиционерами Пятаков отвергал их упреки в гом, что он переметнулся в сталинский датерь, он говорил, что просто отощел от политики. "Меня теперь интересует голько одна вешь, — сказал он как-го группе видыки оппозиционеров, — в должен быть уверен, что в государственной казые достаточно денет!" (дело происходило в 1929 году, когда Питаков был назначен председателен правления Госбанка). Сталину все то было известно. Из донесения НКВД знал он и о том, что в разговоре с группой дружей Пятаков оплажавы высказалета так: "Я не могу отришать, что Сталин является посредственностью и что он не то человек, который должен бы стоять во главе партин; но обстановка такова, что, если мы будем продолжать упорется оказаться в еще худщем положения: наступит момент, когда мы будем выруждены помноваться скому-нибудь Кагановичу. А я лично никогда не соглащусь подчинаться Кагановичу. А я лично никогда не соглащусь подчинаться Кагановичу.

Таких оденок Сталин не прощал. Но он был терпелив и умел ждать. Ему приходилось запастись терпением на довольно длительное время, необходимое для индустриализации страны и подготовки кадров технических специалистов, которые были бы способны продолжать промышленную гонку. Сталин ждаля восемь лет. К колцу 1936 года он приказал Яго-

де арестовать Пятакова.

Я был хорошо знаком с Пятаковым. Начало вышего знакомства относится к 1924 году, когда он возглавля Главзкономсовет, а я был заместителем начальника Экономического управления ОПТУ и поддерживал постоянный контакт с ведомством Питакова. Олизовременно я являлся прокурором — членом секретной "Йоридической комиссийтакже возглавляемой Пятаковым. Эта комиссия была образована по решению Политбюро в том же 1924 году и заимылась расследованием обвинений, выдвитаемых против руководителей промышленных главков. Комиссия должив была поределять, следует ли направить дело гого или иного руководителя в суд или же в интересах производства можно ограничиться дисиципинараными мерами.

Наиболее характерная черта Пятакова состояла в том, что у него не было личной жизии, он не принадлежал себе. Приезжая та службу к 11-ти угра, он покидал свой рабочий кабинет в три часа ночи. Его рабочий день был так заполнен, что и обедал-то он не чаще двух-трех раз в неделю. Из-за такой интегсивной работы и недостагочного питамия Пятатакой интегсивной работы и недостагочного питамия Пятаков был худ и болезненно бледен. Допговязый, высокого роста, с редкой рыжеватой бородкой, он представлял собой нечто вроде российского варианта Дюи Кихота. Я помиво его в исизменно дешевом плохо сщитом костоме. Он имел обыкновение покупать неспоротие костомы (которые были сму почему-то всегда малы) ос слишком короткими рукавими и носить их по миогу лет.

Когла Пятаков прибыл в Германию, где ему предстояло разместить советские заказы из пятьдесят миллионов марок, ом замял самый дешевый номер, какой только нашелся в гостичие. Директора немешких компаний, которые вели деда с Пятаковым, ие могли взять в толк, почему такой впиятельный член советского правительства, к тому же распоряжавшийся столь крупными денежными суммами, одет хуже последнего служащего их собственикы предприятий.

Пятаков был женат, но его семейная жизив ие удалась. Его жена, как и он сам, была членом партия; ио это была неришливая женщина, питавшая слабость к выпияке. О семье она почти не заботилась, и передко случалось, что Пятаков, которому срочно иадо было ехать в отлаленный рабон или за границу, отправлялся к своему секретарю Коле Москалеву, чтобы одолжить у него пару чистых сорочек. К оторчению москалевской супруги, он часто забывал их возаращать. В последние годы Пятаков с женой практически разошлись, хотя и оставались добрыми друзьями. Их связывала любовь к единствениому сыну, которому ко времени суда язд Пятаковы мисполнилось всего десять дет.

Ближайший друг и помощник Пятакова Николай Москалев был чеповеком исключительного обвания. В 1973 году ему яспочивлось триццать пять лет, но к тому времени они уже лет питивациать проработали вместе. Москалев обожал своего шефа и был к нему привязы настолько, что жена ревиовала его к Пятакову и говорила о последнем с исскрываемым раздражением.

В лепе Питакова сотрудники НКВД, действуя с обычной для них бессовестной жестокостью, использовали против высто жену и ближайшего друга. Этот метот в полне соответствовал статинскому "стилю". Следавшись после смерти Дережниского фактическим руководителем НКВД, Сталин исоднок ратио внушал зикаведистам, что на обвиниемых сиплее всего действуют псиказания, данные их родивыму и близ-

кими друзьями. Читатель помнит дело Смирнова – против ного выступни его жена (Сафенова) и его ближайций друг – Мрачковский, Особо ценились показания жены против мужа, сына против отпа, брата против брата, – не только потому, что это деморализовало арестованного и выбивало у него почву из-нод ног. Сталии испытывал особое удовольствие от разрушения семы политического противника и крушения его дружеских связей. Безусловно, он был непревзойденным мастером пюбых видов пичной мести.

"Органам" удалось очень быстро сломить сопротивление жены Пятакова. Она знала об "исчезновении" летей обвиняемых по делу "троцкистско-зиновьевского террористичес-кого центра" и была раздавлена страхом за судьбу своего сына. Так вот, чтобы спасти ему жизнь, она согласилась давать любые показания против мужа. У Коли Москалева. секретаря Пятакова, была маленькая дочь. Если бы он продолжал оставаться тем полуграмотным и наивным крестьянином, каким он когда-то переступил порог кабинета Пятакова, он, скорее всего, отказался бы клеветать на своего начальника и друга. Но теперь у него за плечами был солидный политический опыт. Общаясь с секретарями других членов правительства, он многое узнал о нравах, царящих в Политбюро, и о характере тех, в чьих руках находится ныне судьба народа. Он понимал, что раз уж Сталин решил участь Пятакова, НКВД будет выжимать из него, Москалева, необ-ходимые показания. С другой стороны, все эти показания являются пустой формальностью, потому что приговор Пятакову Сталин вынес задолго до ареста и суда. При всем этом Москалев соблюдал осторожность. Он сказал Молчанову, что подпишет показания против Пятакова только в присутствии Агранова, которого знал лично (Агранов в то время был заместителем Ежова). Когда Агранов явился, Москалев предупредил его, что он решил дать показания против Пятакова. подчиняясь партийной дисциплине, но сами эти показания представляют собой неправду.

Пятаков был исключительно принципиальным человеком и к тому же обладал промишательным умом и сильной волей, был бесстрашен. Я почти уверен, что если бы грели, "эторой волны" арестованных большевиков объявился человек, способный противостоять своим тюремщикам, то этим человеком был бы Пятаков. Поэтому меня очень удивило, что он сравнительно легко сдался. Как выяснилось, дело обстояло так.

В течение довольно длигельного времени Пятаков вообще отказывался разговаривать со следователями. Одлажды вечером в НКВД приехал Серго Ордженикидзе и выразил желание переговорить с Пятаковым. Ежова, к тому времени сменившего Яголу, не было на месте. Его заместитель Агранов, поколебавщика, позвонил во внутреннюю тюрьму и приказал доставить Патакова к нему. Орджовикидке двинулся навстречу вошедшему Пятакову, явно желая обнять его. Пятаков уклонился и откае то руки.

 Юрий! Я пришел к тебе как друг! – воскликнул Орджоникидзе. – Я выдержал из-за тебя целый бой и не перестану за тебя бороться! Я говорил про тебя е м у...

После этого вступления Орджоникидзе попросил Агранова оставить его вдвоем с Пятаковым. Их разговор продолжался с глазу на глаз.

Вел ли Орджоникидзе коварную игру с Пятаковым под давлением Сталина, или был искренен? Последующий ход событий должен был дать ответ на этот вопрос.

Я знал Ордженикидле по сояместной работе в Тифлисе, еще с 1926 года, когда я командовал пограннойсками Закавказья, а он был секретарем ЦК Закавказской федерации советских республик (ЗСФСР). Мне было иструдно предсавить себе, как экспансивный Орджоникидас, все более возбуждаясь и жестикулируя, рассказывает Пятакову, какой "бой" он выдержал из-за него, как упращивал Сталина не вовлежать Пятакова в готовящийся процесс...

Спустя несколько дней Орджоникидзе снова появился в длании НКВД и опать бъл оставлен вдвоем с Пятаковым. На этот раз, неред тем как уйти, Орджоникидзе в присутствии Пятакова сообщил Агранову сталинское распоряжение: исключить из числа участников будущего процесса жену Пятакова и его личного секретари Москалева. Их не следует вызывать в суд даже в качестве сыдетелей. Стало яснее ясного, что самому Пятакову Орджоникидзе посоветовал уступить требованию Станива и принять участие в жульническом судебном процессе, — разумется, в качестве подудмого. Но для меня оставалось несомненным, ито Орджоникидзе при этом лично гарантировал Пятакову: смертный приговор ему выпесен не будет.

Поверил ли Пятаков Орджоникидзе? Я убежден, что поверил. Пятаков знал, что Орджоникидзе в отличие от Сталина был верен дружбе, по крайней мере, в тех случаях, когда друг не представлял собой соперника в борьбе за власть. Он также знал, что Орджоникидзе, образование которого исчерпывалось фельдшерскими курсами, не мог без его помощи руководить промышленностью. Уже хотя бы из чистого згоизма Орджоник идзе должен был бороться за сохранение жизни Пятакова, обеспечивая себе советника и помощника на будущее. Едва ли Пятаков погадывался, что Орджоникилзе, быть может, сам того не подозревая, выступал в провокационной роли сталинского ставленника. Он был опним из самых влиятельных членов Политбюро. Сталин мог требовать от него покорности при решении важных государственных вопросов, но едва ли мог принудить его играть презренную роль пешки-провокатора. В общем Пятаков вполне мог думать, что его положение лучше, чем у других обвиняемых. Ведь ему протежировал сталинский близкий друг и земляк.

Итак, Пятаков, по-видимому, решил довериться Орджоникидзе. Он подписал ложное признание, в котором подтверждал, что, воспользовавшись поездкой в Берлик в пекабре 1935 года, написал оттуда письмо Троцкому, находившемуся тогда в Норвегии. Пятаков якобы испрацивал директив Троцкого об оказании финансовой поддержки заговорщикам внутри СССР. Далее он подтвердил, что получил ответ Троцкого: тот якобы сообщал, что им достигнуто соглашение с германским нацистским правительством. По этому соглашению немцы обязались вступить в войну с Советским Союзом и помочь Троцкому захватить власть в СССР. За это Троцкий обещал отдать немцам территорию Украины и предоставить ряд зкономических уступок. В связи с этим соглащением Троцкий якобы требовал в письме к Пятакову, чтобы антисоветское подполье усилило свою вредительскую деятельность в промышленности.

Слушая на совещания в Кремле доклад о признаниях, сделанных Пятаковым, Сталин спорсил: не лучще ли написать в обвинительном заключении, что Пятаков получил директивы Троцкого не по почте, а во время личной встречи с ним? Так родилась легенда о том, как Пятаков летал в Норвегию на свидание с Троцким. Чтобы версия была более убедительной, Сталии распорядился: пусть начальник Иностранного упраления НКВЛ Слуцкий разработает секом упутешествия Пятакова из Берлина в Норвегию, с учетом расписания поездов Берлин – Осло.

Когда мы со Слушким встретились в Париже, в санатории профессор Бержере (это произошло в феврале 1937 года), он рассказал мне, что случилось на следующем кремлевском совещании по делу Пятакова.

Слушкий доложил Сталину, что собранные им данные ие позволяют принять версино о личей поедже Пятакова в Норвегию. Дело в том, что по действующему расписанию путеществие Пятакова в Осло, училывая время, необходимос, чтобы добраться из Осло в Вексаль, где жил Троикий, и побеседовать с инм, займет минимум двое суток. Было бы очень опасно утверждаться Пятаков иссезал из Берлица на столь продолжительное время: по данным советского торт-предства в Берлице, от междиевно проводил там совещания с представителями различных немецких фирм и чуть ли не каждый день подписывал с инми контракты.

Сталин был недоволен докладом Слуцкого и, не дождавшись изложения всех минусов обсуждаемой легенды, возразил: "Может быть, тодго вы говорите насечет расписания поездов, действительно верно. Однако Пятаков мог вель слетать в Осло и на самолете? Полет туда и обратно, наверное, можно совершить за одну ночь?"

Слуцкий заметил, что самолет (не забудем, что полет должен был относиться к 1935 году) берет очень мало пассажиров и фамилия кажлого из них записывается в журнал авиакомпании. Но Сталин уже принял решение: "Нало указать, что
Питаков летал на специальном самолете. Для такого
дел а горманские власти охотно дали бы самолет?

дел а горманские власти охотно дали бы самолет?

Слушкий, любивший хвастаться, что ему часто приходится разговаривать со Сталиным, рассказал мие об этом совешании чло большим секретом. Впроеме, мерез несколько дней я узнал, что то же самое он рассказал резиденту НКВЛ во Франции, тоже под большим секретом, однако в присутствии еще одного сотрудника Иностранного управления.

Показания, подписанные Пятаковым, пришлось соответственно переписать, исключив из них письмо, якобы пришедшее от Троцкого. Версия насчет указаний, полученых от Троцкого, несколько усложнюдах. Согласчо новый версии, оглашенной на суде, в середине декабря 1935 года Патаков приземлился на эгродроме под Осло и, пройда официальную проверку документов, отправился на мащине к Троцкому, с которым и вел переговоры. Они обсуждали план свержения сталинского режима и заквата власти с помощью немещких штыков.

Горький опыт предыдущего процесса, когда была упомянута несуществующая гостинная "Бристоль", заставил организаторов нового процесса предостерен. Влатакова от "излишних подробностей". Пятаков не должен был говорить под каким именем он совершил путеществие в Норвегию и получал ли он въездиную визу. В остапьном как будго было все в порядке: Пятаков вполне мог слетать за одну ночь в Осло и обратно, и самый придириявый скептик не имел возможности проверить, действительно ли докночный самолет появлялся выд Норвегией под покровом деякобрьской ночи.

И тем не менее Сталина ждал жестокий удар.

25 января 1937 года, всего через два дня после того, как Пятаков изложил суду всю эту историю, в норвежской газете "Афтенпостен" появилась такая заметка:

## ОСЛОО В МИХДИОТ С АВОВЕНИА ПРИ ПРИ В В ОСЛО ВЫГЛЯДИТ СОВЕРШЕННО НЕПРАВДОПОДОБНЫМ

...Он будто бы прибыл на самолете на аэродром Хеллер. Однако персонал этого аэродрома утверждает, что никакие гражданские самолеты в декабре 1935 года там не приземлялись ...

Это сообщение застало Сталина и его помощеников врасплох. Надю было срочко что-то предпринять. Но что? Объявить, что самолет сел не на ээрогром Хеллер, а на какойнибудь другой? Отнако было известно, что в окрестностях Осло только этот ээрогром принимат гражданские самолеты. Внушить Патакову, что он вообще не нуждался в ээропроме, а сел в предслага яскватории ближайшего порта, тоже было подно: ведь стартовал он якобы с берлинского сухопутного эрогрома Темпетьстоф.

Чгобы как- то ослабить впечатление, произведенное заметкой в "Афтенностен", Вышинский предъявил суду официальную справку консульского отдела народного комиссариата иностранных дел СССР, где говорилось; " ... азродром в Хеллере, около Осло, принимает круглый год, согласно международным правилам, азропланы других стран, прилет и отлет аэропланов возможны и в зимние месяцы".

Таким образом, вместо того чтобы ответить на категорическое утверждение новержской газеты, Вышинский наводит тень на ясный день и вводит в игру столь слабый козырь, как констатацию в оз м о ж н о с т и азродрома в Хеллере вообще принимать самолеть зимой.

Вдобавок исходило это даже не от официальных норвежских властей, чвя точка эрения могла бы считаться беспристрястной, и не от админетрации ародрома Келора, а всего лишь от консульского отдела народного комиссариата иностранных дел в Москве, выдавшего такую жалкую справку...

Как и следовало ожидать, на этом дело не кончилось. 29 января уже другая норвежская газета — "Арбейдербладет", орган правящей социал-демократической партии, опубликовала еще одно сообщение:

"Сегодня, в ответ на запрос корреспондента газеты "Арбейдерблалег", управляющий аэродромом в Хеллере Гулликсен сообщил по телефону, что в декабре 1935 года там не приземлялись никакие иностранные самолеты".

Далее в том же сообщении говорилось, что, согласно официальному журналу полетов, за период между сентябрем 1935 года и 1 мая 1936 года на азродроме в Хеллере совершил посадку одинединственный самолет.

Излишне добавлять, что это, конечно, не был самолет, доставивший Пятакова

Сталин и Вышинский еще раз попались с поличным как фальсификаторы.

Не теряя времени, в спор включился Троцкий. Он через посредство мировой прессы предсложил Вышинскому спросить Пятакова, какого числа тот выдетел из Берлина в Осло, получал ли он визу на право въезда в Норвегию и если получал, то на чье имя.

Троцкий просил московский суд использовать официальные каналы сношений с норвежским правительством для проверки правдивости показаний Пятакова.

"Если выяснится, — заявил Троцкий, — что Пятаков действительно побывал у меня, значит, я окажусь безнадежно ском-



Л.Д.Троцкий. Смотр войск Московского гарнизона. 1938 г.

прометирован. Если же, напротив, я смогу доказать, что история нашей встреии вымышлена от начала до коина, — полной дискрепитации подвергнеств яся система "добровольных признаний" обвиняемых. Показания Пятакова должны быть проверены не мед ленно, пока он еще не расстреля и".

Вышинскии как прокурор обязан был проверить правдивость показаний Пятакова и без вмешательства Троцкого. Однако он не мог этого сделать: не для того готовил он вместе с Другими судебный фарс, чтобы затем разоблачить его.

Когда Троцкий увидел, что организаторы судебного процесса не собираются что бы то ни было проверять и готовы продолжать свое дело, не считаясь с общественным мнением, он решился на отчанивый шаг: бросил вызов советскому правительству, написав в Москву, чтобы оттуда погребовали его выдачи Советскому Союзу для предания суду в качестве сообщинка Пятакова и других обвиняемых.

Бросая такой вызов. Троцкий ставил на карту собственную жизнь. Правительстю магненькой Норвегии слав ил смогло бы отклонить подобное требование своего могучего соседа, тем более Троцкий сам поднял вопрос о его выдаче. Но все дело в том, что Сталин 6 о я л с я выдачи Троцкого, ибо элал, что, согласно закону, слачала морвежский суд должен будет проерить обвинения, выдачинутые против Троцкого, и досконально расследовать историю с полетом Пятакова в Оспо, а может быть, заодно и скамдальный эпизод, связанный с гостиницей "Бристоль". Сталин, разумеется, не мог допустить, чтобы его фальцивки были представлены на бесприграстный норвежский суд. Более выгодным было требовать не выдачи порыскость состетском Сообствому Союзу, в подослать к нему тайных агентов, которые могли бы заставить его замолчать раз и навесства.

Пятаков добросовестно выполнил свои обязательства. Болезненно переживая публичный позор и черня свое героическое прошлое, он надеялся ценой таких унижений спасти жизнь близким — жене и ребенку.

Ему, как и другим подсулимым, было предоставлено "последнее слово", прежде чем суд удалился на совещание для вынесения при овора. Из его краткого выступления мие врезались в память следующие слова, сказанные с трагической проинклюенностью.  Любое наказание, которое вынесет суд, – сказап Пятаков, – будет для меня легче самого факта признания... В ближайшие часы вы произнесете свой приговор; и вот я стою перед вами в грязи... потерявший свою партию, свою семью, самого себя,

30 января 1937 года военное ведомство Верховного суда приговорило тринадцать из семпадцати подсудимых к смертной казим. Все тринадцать, в том числе Пятаков, Серебряков и другие бликайцие сотрудники Ленина, были расстреляны в подвалах НКВД.

2

Спустя три недели после расстрела Пятакова газеты сообшили, что народный комиссар тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе, которому было всего пятьдесят лет, внезанно умер от серпечного приступа. Орджоникидзе похоронили с больщими почестями. ЦК обязал партийные организации по всей стране провести траурные заседания и должным образом оплакать смерть "железного наркома, верного соратника товарища Сталина".

Прошло около лвух месящев и в Испанию с дипломатической почтой прибыл новый дипкурьер, работавший до того в Специальном управлении НКВД, — здоровенный парень с нахальной физиономией и растрепанной копной рыжих волос. В Испании он повстремат старого приятеля, который был в моем получинении. И вот как-то мой подчиненый защел ко мие и с танителенным видом сообщим, что новый дипкурьер рассказывает какие-то странные истории. Например, будто сообое управление НКВД имеет сведения, что корреспомент "Правды" Михаил Кольцов, тоже находившийся в это время в Испании, "продаюта антличанам" и снабжает секретной информацией о Советском Сюзе лорав Бивербрука. Или: будто бы Серго Орджоникидзе умер не своей смертью, а был и к в и д и р о в а и.

Сплетня относительно Михаила Кольцова, моего близкого знакомого, очень не помравилась мне. Это, комечно, не значило, что я не верыл сообщению, якобы НКВД имеет какие-то особые сведения о нем. НКВД — это нечто вроде гигантского почтового ящика, куда любая безответственная личность могла направить любые безответственная именьство могла направить любые безответственных сизмышления, Что же

касается слухов о будто бы насипьственной смерти Орджоникидзе, то они мне показались обычной сплетней, хотя подле того, что случнось с Кировым, казалось, я должен был больше доверять слухам такото рода. Одляко в этот период (дело было весной 1937 года) Сталии еще не приступит к массовому уничтожению преданных ему сподвижников и трудно было вообразить, что он способен убить своего близкого друга — последнего остававшегося в Кремпе человека, с которым он мот поговорить на родном прузинском языке.

В октябре 1937 года в Испанию наведалея Шингепыляс, заместитель важальника Инсогранного управления НКД. Перед этим, летом, в Москве произопил сенсационные события. Начиная с мая среди самых верных сподвижников Сталина происходили все новые и совершенно необъяснимые аресты. Арестованные инкогдя ите принимали участия из в какой политической оппозиции. Не проходило дия, чтобы в Москве или других городах бессперио не пропази видлейшие деятели страны — наркомы, председатели верховных советов союзанах республик, секретари обкомов партии, круппейщие военачальники. Люс ченном правительства, считавщиеся сталинскими фаворитами, исчесли в Москве по дорог из дому на службу. Они стинули вместе со своими автомобильми и личными шоферами. Тайные аресты начались даже среди руководителей НКВ!!

Шпичельствае был буквально нашпигован подобными историями. Ему и самому позволили съездить за границу только потому, что в Москве у него оставались заложники — жена и дочь. Из его рассказов мие стало ясно, что ои серьено отасается за свою жизнь. Подобные рассказы мие приходилось слышать и раньше, но Шпигельтияс благодаря своему положению в НКВД вная больше других.

Суда по всему, Шпительтис завидовал мне — ведь в находился за границей вместе с семьей, вдали от разразившейся вакхапалии арестов и казней. Много раз он признавался, что хотел бы получить назначение на работу в Испанию. Видя, что я никак не реатмури на эти намеки, он как-то раз прямо заявил, что не прочь бы стать моим заместителем, лицы бы только я согласился взять инициативу на себя и попросить Москву о его переводе сюда. Было совершенно ясно, что он мотрит на Испанию, охваченную гражданской войной, как на идеальное прибежище, где можно переждать бурю, бушуюшую в СССР. Однажды, когда мы ехали с цим в маципс из Валенсии в Барсенону, он вной» заговорил о массовых арестах и рассказал, между прочим, о самоубийстве рядв видных сотрудивков НКВД, которых мы оба хорошо знали. Оп перечислая фамилии крупнейция деястелей, исеентувниях за последние месяцы, и неожиданно произнес: "О п и прикончили также и Орджовижидте!"

Услышав это, я вздрогнул. Хотя Шпигельгляе только подтвердил слух, дошедший к нам через дипкурьера, у меня невольно вырвалось; "Не может быть!"

— Это точно, возразил Шпигелытляс. Я знаю подробности этого дела. У Орджоникидзе тоже текла в жилах кавказекая кровь вот он и поссорился с хозяином. Нашла коса на камень. Вес из-за Пятакова...

## КАРЛ РАДЕК

Среди самых известных деятелей, оказавшихся на скамы полеждимых во время второго московского процесса, был Каря Радек, В кругах больщевисткой "старой гвардии" он, впрочем, не пользовался особым уважением. Во-первых, вероятно, потому что принимал всемы екромию, старые большевии с чатали его не особенно сере-иным человском. Хотя он и вращался в сред выдающихся деятелей нашей эпохи, и для кого не было секретом, что ему присуши чрежмерная болгливость, склонность к хвастовству и целеному фигляр-пичанью.

В речах и докладах он имел обыкновение удаляться от темы и разглагольствовать о своей персоне. При этом в погоне за популярностью он начинал потешать аудиторию леуместными шутками не всегда приличного свойства. Эти дешевые приемы, впрочем, синскали сму популярность, однако не среди партийной верхушки, а в кругах молодых партийцев и комсомольные.

При веем том Радек отнюдь не был обделен способностями. Он был блестяще начитанным и хорошо информированным человеком, способным при необходимости извлечь из памяти массу сведений о любой стране, партин, собътки или политическом деятеле. О печатался выдающимся специалистом в области международных отношений, и члены Политбюро передко пользовались его консультациями по вопросам висписи политики, В партин бъл ширком известен и тог факт, что в 1919 году Радек предостеретал Ленина от похода на Польщу и предсказываят, что в случае нападения советской России весь польский народ, не исключая и рабочих, полимется на защиту своего отечества и Крастам архим и Ленин поэднес сам признавал, что Политборо допустило грубую ощибку, не прислушавщись к блестящему анализу ситуации, данному Радеком.

Однако подлинный талант Радек проявил в области журналистики. Сохранив в разговоре сильный иностранный акцент, он научился писать по-русски с редким совершенством,

И все же Ленин не считал возможным доверить ему дейстшительно крупный пост в государстве, например назначить сто наролным комиссаром или секретарем какого-ийбудь важного обкома. Дело в том, что Радек не был способен к усидчивой, планомерной работе, а его экспансивность мещала ему удержаться от разглашения государственных и партийных тайи. В ряде случаев, когда предполагалось обсуждение особо секретных вопросов. Ленин даже считал нужным ксрывать от Радека день и час заседания Политбюро. Все эти соображения заставляли ЦК использовать его главным образом как талантливого журиалиста и назначать на различные должности, связанные с Коминтерном.

Когда в партии образовалась так называемая левая оппозиция, Ралек после некоторых колебаний примкнул к Троикому. После разгрома оппозиции, в коние 1927 года, ему пришлось отправиться в сибирскую ссылку. Оттуда он разразистя еджини писками и изаявлениями, направленными против сталииской политики и призывавшими оппозиционеров "держаться тверло". Когда Зиновые и Каменев капитулировали перед Сталиным, Радек писал (дело было в 1928 году): "Ставлень замижениями.

"Совершив насилие над своими убеждениями, они отреклись. Невозможно служить рабочему классу, исповедуя ложь. Те, кто остался, должны сказать правду".

Но самому Радеку недолго довелось "говорить правду". Проведя в Сибири полтора года и сообразив, что его ссылка может стать вообще бессрочной, Радек решил переметнуться в сталинский лагерь и таким путем обрести свободу. Тем, кто проявил готовность сдаться раньше, были постав-

лены относительно мяткие условия капитуляции. Единственно, что от них требовалось, — это подписать декларацию, где было бы сказано, что они отклонились от настоящей большевистской линии и что сталинская политическая линия была верна. Радек, капитулировавший значительно позже Зиновьева с Каменевым, был поставлен перед необходимостью принять более суровые условия: помимо заявления о раскаянии, он взял на себя обязательство вести пропаганду, направленную против осол обозастовство вести пропав анду, направлен-ную против оппозиции. С этого времени Радек поставли свое перо на службу Сталину, всеми силами стремясь войти к нему в доверие и восстановить свое прежнее положение в партии. Еще так недавно, находясь в Сибири, Радек писал в адрес

ЦК о Троцком (в ту пору находившемся в адмаатинской ссыпке):

"Мы не можем оставаться безгласными и пассивными, видя, как малярийная лихорадка сжигает бойца, который всю свою жизнь посвятил рабочему классу и был мечом Октябрьской революции".

ской революции .
Прошло не более года — и тот же самый Радек, стремясь Прошло не более года — и тот же самый Радек, стремясь заслужить благосклонность Сталина, начал поливать Тройкого грязью и клеймить его как изменика делу революции и отступника от коммунизма. Вплоть до судебного процесса 1937 года Радек оставлялся верным сталинским помощником в организации непрекращающейся Клеветинческой кампании против Троцкого.

против гроцкого.
В 1929 году, вскоре после возвращения Радека из ссылки в Москву, к нему домой защел сотрудник Иностранного управления ИКВЛ Иков Блюмкин. Радек был знаком с ним со времен гражданской войны. Полагая что, несмотря на капивремен гражданской войны. Полагая что, несмотря на капи-гулацию перед Стагинным, Радке в душе остался искренным и неподкупным революционером, Блюмкин сообщил ему, что только что им получено служебное задание, гребующее выез-да в Турцию. Там он рассчитывает всгретиться с Троцким (к тому времени высланиым из СССР) и переговорить с ним. Радек быстро сообразил, что сама судьба предоставила ему редкую возможность доказать преданность Сталину и одним махом восстановить свое былое положение в партии. Как только Блюмкин ушел, Радек помчался в Кремль и передал

Сталину все, что узнал от Блюмкина. Сталина встревожил гот факт, что лаже в НКВД находится люди, готовые рисковать своей головой ради Троцкого. Он тогчае вызвал Яголу и приказал ему установить тщательное наблюдение за Блюмкиным, чтобы узнать, с кем из вожаков оппозиции он встретится по отъезда. Таким путем Сталин надевдля поймать в повушку тех ведущих участников оппозици, кто формально отрекси от своих взглядов, обвинить их в двурушничестве и снова отправить в Сибирь.

Ягода не был уверен, что его агентам уластся слежка за таким опытным сотрудником разведки, как Блюмкин. Он решил получить информацию, требующуюся Сталину, иным путем. Обсуждая полученное задание с начальником Иностранного управления, Ягода вызвал в свой кабинет сотрудницу этого управления, некую Лизу Г., красивую молодую женщину, которой Блюмкин одно время оказывал усиленные знаки внимания, и попросил ее быть с Блюмкиным поласковее и, изображая разочарование в официальной политике партии, вести себя так, словно она сочувствует троцкистской оппозиции. Ягода надеялся, что, сблизившись с Блюмкиным, Лиза Г. сможет узнать от него о планах его свидания с Троцким и о том, с кем из бывших лидеров оппозиции Блюмкин рассчитывает встретиться после этого свидания. Лизе дали понять, что в интересах партии ей следует отбросить всяческие буржуазные предрассудки и попытаться вступить в интимную связь с Блюмкиным.

Не отличавшийся особой щенегильностью Блюмкин не оттолкнул молодую женшину, открывную сом удушу. Однако, несмотря на "велькиувирную" страсть, он инчего не рассказывал ей ни о Троцком, ни о комълибо другом из оппозицыонной верхудние. Сыщими, следовавщие за инм по пятам, огражали в сволках каждый его шат, включая интимные свидания с Лизой Г., но так и не засекли ни одной его встречи с вожжавим опрозиции.

Роман Лизы Г. с Быюмкиным продолжаются три недели, после этого, поскольку он не принес Ягоде ожидаемой информации, тот прикатал Иностранному управлению "направить" его наконец в Турцию, однако по дороге на вокзал арестивань - тык, чтобы он не услед даже выбраться из Москвы. Лиза Г., как и следовало ожидать, провожада его на вокзал Мацина, в которой они ехади, была загрежана, и

Блюмкин доставлен в тюрьму. На допросах он держался с поразительным достоинством и смело пошел на расстрел. В последний момент перед тем, как его жизнь оборвалась, он успел крикнуть: "Да здравствует Троцкий!"

Вскоре "органам" стало известно, что о предательстве Рацека и обстоятельствах ареста Блюмкина каким-то образом дознались лицеры оппозиции. Специалисье расследование, проведенное по приказу Ягоды, позволило установить, что они получили эти сведения от сотрудиника Секретного потического управления Рабиновича, втайне разделявшего взгляды оппозиционеров. Рабинович был тоже расстрелян без суда.

Обо всем происшедшем узнал также и Троцкий в своем турецком изгнании. Вина Радека по своей тяжести была равносильна тому, если бы он сделадся агентом-провокатором советских карательных органов. Путь в оппозицию был для него отрезан, и сму не оставалось ничего другого, как навсегда связать свою судьбу со Сталиным.

Тайный расстрет Блюмкина, относящийся к 1929 году, произвел тяжелое впечатление на всех, кто узнал об этом деле. В истории СССР это был первый случай расстрела члена большевистской партии за сочувствие оппозиции. Старые большевкие лаже те из них, кто никогла не имен иччего общего с оппозицией, начали бойкотировать Радека и перестали с ним эдороваться. Неприязненное отношение прежних товарищей только тесней привязало Радека к сталинскому блоку. В общем, санкционировав расстрет Блюмкина, Сталин прекартить Радека в ковоето покорного раба.

Из-под его пера теперь выхоляем самые беспринципные обвинения и ядовитые инвективы, направленные против Троцкого. Уже в 1929 году, за семы лет до начала московских процессов, Радск в своих публичных выступлениях называл Троцкого Иудой и обвинал его в том, что он деладов, "прихвостнем лорда Бивербрука". Поток этой брани и клееты с годами усиливался буквально в геометрической прогрессии.

Усердие Радека принесло свои плоды: он вновь получил доступ в Кремль (ему даже выдали туда постоянный протуск), начал заглядывать в кабинет Сталина и даже на его дачу. Позднее, на суде, он оценит этот период своей жизни словами, обращенными к государственному обвинителю: "Я оказался в опасной близости к власти".

В 1933 году Радек в свойственной ему блестящей литературной манере написал небольшую книжку под названием турной манере написал небольшую книжку под названия в ней фантастический скачок в будущее и, как бы глядя оттуда тазами гразущих поколений, изобразия ретропективно образ Сталина. Это весьма оригинальная работа была написана Радеком в форме лекции, которую будто бы читает в начале последней трети XX века некциі знаменитый псторик. Лекция посвящена великому Сталину — гению, который преобразовал человеческое общество.

Радек видел, с какой неиссякающей энергией Сталин фальсифицирует из года в год историю революции, чтобы сфабриковать себе героическую биографию вождя Октября и победоносного стратега гражданской войны. Он понимал, что Сталин, как и всякий фальсификатор, в глубине души полон опасений. Как бы ловко он ни манипулировал историческими архивами, уничтожая документы и ликвидируя живых свидетелей и участников революции, - нельзя было поручиться, что не найдутся беспристрастные историки, которые смогут отделить вымысел от действительных фактов. В глубине души Сталин не мог не опасаться приговора истории. Поэтому Радек и решил предпринять фантастический экскурс в булущее и дать Сталину возможность еще при жизни увидеть собственное отражение в зеркале истории. Надо сказать, что Радек успешно выполнил задачу, за которую взялся. В "Зодчем социалистического общества" он с ловкостью фокусника приподнял перед Сталиным непроницаемую завесу будущего и позволил ему насладиться собственным величественным образом, перед которым бледнели образы великих мужей прошлого.

Сталин, которому уже набили оскомину однообразнае квалсбиые оты в его честь наводинящие советскую литера туру и прессу, был весьма польщен, полнакомившиеь с оригинальным произведением Радека. Он распорядился опубликовать его громадным тиражом и велел отделу пропаганды ЦК про-лединь, чтобы оно был. проработано в каждой партийной взуейсе по всей стоям.

Зведда Радека снова засияла. Он был назначен главным реляктором "Известий" и советником Полигборо по вопросам внешней политики. Аппарату ЦК было предписано всячески полу призировать ими Радека и организовать ликл его лекший, посвященных проблемам междунарошных отношений. Эти лекши были затем опубликованы в виде брошор и распространены в согнях тысяч экземпляров. Ягода, в 1927 году лично арестовывавший Радека, теперь обращался к нему, с перуевличенной вежливостью и почтительно именовал Карлом Беригардовичем. Кто-то из старых большевиков в разговоре со мной ироинчески заметия: "Послотрите-ка не расъя ней принически заметия: "Послотрите-ка не расъя! Ести б не его оппозиционное прошлое, ему бы не видать такой казъекър!"

А в 1936 году Сталин — после всего, что Радек для него сделал, — распорядлился не только арестовать его, но и представить на судебном процессе как ближайщего приспешника Тропкого. Это не умещалось у меня в голове. Быть может, сталилське поступки объясиялись его неумением забывать старые обиды? Это было бы спишком однобокое объенение. На мой взгляд, Сталин решил избавиться от Радека скорее всего потому, что держался все той же своей генеральной линии: ликвидировать всех, кто принадлежал к старой гвардим.

Арестованный Радек не мог прийти в себя от негодования: "После всего, что я сделал для Сталина, — такая с его стороны несправелиность" Радек умолял дать ему возможность поговорить со Сталиным, однако ему отказали; гогда он написал ему большое письмо, но и оно осталось без ответа.

Виля, что попытка пробудить в Сталине совесть осталась безрезультатию, Радек сосредоточно свои усциия на другой идее: убедить спедователей, что в их же собственных интересах. — исключить его из числа участнико иудебного процесса. Его артументам нельзя было отказать в лютике: после всего того, что он говорил и писат о Троцком, смещлю мображать его бизиким другом и соучастником последнего. Руководители НКВД поинмали, конечно, что Радек прав, но "хозини" хотел видеть Радека на суде в качестве обвиняемого, и им оставалось лишь исполнить его прихоть.

Радек не отличался сильной волей, однако чувство горькой обиды придало ему упрямства. Над Радеком работала целая бригада следователей, включая Бермана и Кедринампалшего: они доподацивали его, пользувсь методом так называемого "конвейера", он всем на удивление, держался. Он терпеливо сносил оскорбления, какими осыпали его следователи, и не мог стерпеть лишь одного: кто-то из следователей лицемерно и методично заявлял ему, будто он убекден, что Радек являлся секретным представителем Троцкого в СССР. С этим следователем он отказывался вазговаливать.

В феврале 1937 года начальник Иностранного управления НКВД рассказал мне о наредкость пикантной сцене, разыгравшейся между Радеком и начальником Секретного политического управления Молчановым.

Однажды ночью, допрашивая Радека, Молчанов довел его до крайнего озлобления. Не в силах более сдерживаться, Радек ударил по столу кулаком и решительно объявил:

— Ладно! Я согласеи сейкас же подписать все что утолио. И признать, что я хогел убить всех членов Политбюро и посадить на кремлевский престол Гитлера. Но к своим признаниям я хочу добавить одну небольшую деталь, — что, кроме тех собщинков, которых вы мне навязали, я мнег пеш содного, по фамклии... Могчанов... Да, да, Могчанов! — истерически закричал Радек. — Если вы считатет, что необходимо кем-то пожертвовать для блага партии, то пусть мы пожертвуем собой вместе.

Молчанов побледнел как полотно.

— И знаете, что я думаю? — продолжал Радек, наспаждаясь его замещательством. — Я думаю, что, сели я всерьез предложу это условие Ежову, он его охотно примет. Что для Ежова судьба какого-то там Молчанова, когда дело идет об интересах партим! Чтобы заполучить в суд одного такого, как Радек, он без разговора подкинет дюжину таких Молчановых!

<sup>&</sup>quot; Распространенный в советских застенизх мятов: сперавять, претулярно комінялсь, варти психнопическую оработку врастованного без перерыва на протяжении нескольких суток. Пишенный не только ска, но даже возможности перементя полу, встать остоянос ска, но даже возможности перементя полу, встать остояности (или, моборот, сесть), подследственный немченет страдать гелено-минациями, утраменает представление о происходищем и в косможней коминациями, утраменает представление от отого выполнить любие трасования следователей, янщы ба его оставили в полоке. (Примичера.)

Когда руководители НКВД убедились, что подтоговка Радека к судебному процессу непозволительно затигивается, они потребовали от другого обвиняемого — Григория Сокольникова, бывшего посла в Англии — повлиять на Радека. Сокольников, который канитулировал уже давно, опасаксь за жизнь молодой жены в ивадцатитрехлетнего сына от первоот брака, согласился потоворить с Радеком. Разговор состоялся в присутствии следователя и в дальнейшем был запротоколирован как очная ставка двух обвиняемых. Однако в протоколе ни единым словом не упоминуто о том, что в действительности происходило на этой встрече. Следователь написал только, что в ответ на его вопросы Сокольников во всем сознавался и указывал на Радека как на своего сообщика.

Тем не менее позиция Сокольникова оказала решающее влияние на дальнейшее поведение Радека. Григорий Сокольников, являвщийся членом ЦК партии еще при Ленине, в решающие годы революции и гражданской войны, пользовался репутацией исключительно серьезного и окомогрительного политического деятеля, не склонного к опрометчивым решениям. И когда слабохарактерный и легкомысленный Радек почувствовал себя загнанным в тупик, он послушно последовал примеру человека, который имел смелость прийтик определенному решению и придерживаться его.

Правда, Радек не хотел предстать перед судом на худших условиях, чем те что Сколовыков смог обеспечить себе. Он узнал от Сокольникова, что тому удалось добиться встречи со Сталиным и даже получить от него некоторые обещания. Радеку тоже требовались гарантии – не от руководителей НКВД, а из уст Сталина. На этом условии он был тотов полписать "признание" и предстать перед судом в качестве полсудимого.

Однако Сталин не пожелал видеть Радека. Быть может, это был один из тех редких случаев, когда даже ничем не гнушавшийся Сталин испытывал некоторую неловкость.

Речь идет о Галине Серебряковой. Сокольников не мог предвидеть, что она, несмотря на его полное "признание и раскаяние", расплатится за одно лишь то, что была его женой, двадцатью годами заключения и ссылки, (Примеч ред.)

"Спедствие" по делу Рацека гипулось уже что-то около двух межение, а тот все протолькая настанивать да свядать е "уко-звином". Наконец, Ежов заявил, что есло Радеку это так уж необходимо, то спавала от должен образиться к Сталину с уденных нисьмом, содержащим тербусных признами опо было отклюнею Ежовы. И ринисье ваписать внорос, уже при учестви самого Ежовы. Не могу сказать, почему "органы" придавали тому нисьму стор, самого Ежовы. Не могу сказать, почему "органы" придавали тому нисьму стор, самого Ежовы. Не

Через иссколько дисй Сталии появился и задили НКВД и в присутствии Ежова у него состоялся долгий разговор с Радском. После этого Радска привели в кабинет Кетрова, где его ждал уже заравее подготовлениями протокол допроса. Он винмательно прочел показавия, каписаные за него и неожиданно, взяв карандаци, принялся делать поправки, не обращая инимация на протесты Кетрова. Наконец ему, вядимо, падосло это занатие и он объявии: "Это не то, что нужно. Лайте мие бумал у пучку, и я налипите сам!"

Радек набросал протокол допроса, который привел следователей в восторт. В нем ов сам заданал себе нопросы, сам же и отнечал на иих. Руководители НКВД не рискнули следать в писаниях Радека викаких попранок.

Несколькими диями поэже Радек по собственной внициаивае принисал такое дополнение: действуя по указаниям Тронкого, он будго бы потнердия оному из индоровских дипломатов (во время какого-то банкега), что подполный аписоветский "блок" уполномочил Тронкого вести переговоры с германским правительством и что тот же "блок" тотов сделать Германии территориальные уступки, которые пообещает Троцкий.

Изменения, внесенные Радеком и сложившуюся к гому времени картину "антисовстского загокора", заставили перепликивать почти все показания основных обвиняемых по люму долу. С этого момента Ватек следался лечным консультатию Екока по совершенствованию летегиды о загокоре. Петенда сделалась е его помощью еще более граматичной и получила отличное словестою оформалению.

Стремясь утодить Сталину, Радек ньдумал еще одну версию, представленную им в кзиестве дополнения к показаниям Сокольникова. Согласно этой версии один японекий дипломат, нанося официальный визит Сокольникову, в то время заместителю наркома иностранных дел, спросил у него, насколько серьезны предложения, которые Троцкий сделал германскому правительству. Сокольников якобы подтвердил этому дипломату, что Троцкий действительно получил потномочия на весение таких переговоров. Статилу поправилась эта выдумка, и Сокольникову тоже пришлось поставить под ней свою поликсь.

Но главная услуга, которую Радек оказал следствию, состояла в том, что он помог убедить Николая Муралова, личного друга Троцкого и выдающегося полководат разгланской войны, тоже дать ложные показания, направленные против Троцкого.

Не годясь по своему характеру в настоящие заговорщики, Радек вместе с тем, как никто другой, подходил для того, чтобы разыграть роль заговорщика в сталинской судебной комедии. Для такой роли он обладал поистине блестящими данными. Прирожденный демагог, он считал и правду и ложь одинаково приемлемыми средствами для достижения своих целей. Софистика и риторика были его стихией, и в прошлом он нередко в тех случаях, когда требовалось партии, - с ловкостью настоящего фокусника умел доказать, что белое — это черное, а черное — белое. Пообещав Сталину лгать на суде "для блага партии", а фактически для спаселия собственной шкуры. Радек бросился исполнять порученное задание с прытью хорошего спортемена. Стремление первенствовать во всем было одной из его характернейших черт. Теперь он хотел быть первым и здесь. Даже в весьма жалкой роли подсудимого, играющего разоблаченного убийцу и шпиона, он усмотрел свой "шане" - возможность интеллекгуального состязания с другими подсудимыми и лаже с прокурором.

Радек сыграл свою роль на суде с таким артистическим совершенством, что непосвященные были убеждены: он верии чистую правлу. Другие подсудимые рассказывали суду о своих преступлениях вядым, бесцветным голосом, словно читая лекцию о давно забытых страницах древней истории. А Радек так вжился в роль, что всему, о чем заходила речь, тогов был сообщить истинно драматический оттенок, точно зо были реальные и пригом недавние события.

Он отнюдь не начинал с изложения криминальных разгоноров, которые будто бы вел со своими сообщниками, или с

содержанием писем, будто бы полученных им от Трошкого. Нет, будучи прирожденным артистом и незарувдным псикологом, он прежде всего набрасывал перед судом драматическую картину терзвиших его сомнений, душераздирающих страданий, которые он испытывал, когда "логика фракционной борьбы" шаг за шагом заводила его в лабиринт преступлений, откуда — он чувуствовал — ему не выбраться.

На суле Радек буквально скулил, занимаясь безжалостным самобичеванием. О да, теперь он понял: то, что он делал, было чистым безумием... средства, которыми он пользовался, не могли привести его к тем целям, какие он себе ставил... Ему давно уже стало ясно, что если бы даже он и его товарищи преуспели в своем стремлении помочь Гитігеру, то Гитлер не допустил бы их к власти, а отбросил, "как выжатый лимон"...

Радек рассказывал суду, как под влиянием гигантских успехов, достигнутых в стране под руководством Сталина, он понял всю чудовищность преступлений, на которые толкал его Троцкий.

 Просто так, за здорово живешь, ради прекрасных глаз Троцкого страна должна вернуться к капитализму! — возмущенно восклицал он.

Преступные директивы Трошкого, говорил Радек, завели его и других рукоеодителей заговора в тупик. Как вообще они, эти заговоршкик, смогли стать членами подпольной антисоветской организации, когда у многих были за плечами десатки лет честной революционной работы? Как было объяснить рядовым троцкистам, что они должны теперь боротье за победу фашистской Германии над осветским народом? Сделать это было бы безумием; в результате таких директив надо было ожилать, что возмущеные члены организации отправятся в НКВД и выдадут вссь заговор...

- Я чувствовал себя так, будто нахожусь в сумасшедшем доме! заявил Радек.
- И что же вы предприняли? перебил его государственный обвинитель Вышинский.

На это Радек ответил, как всегда витиевато:

 Единственным выходом было пойти в ЦК партии, сделать признание, назвать всех участников. Я этого не сделал. Я не пошел в ГПУ, но ГПУ само пришло ко мне.

Красноречивое признание! — откликнулся Вышинский.

Горькое признание, уточнил Радек.

Борясь за спасение собственной жизни, Радек не голько выполния, полученные от глина. Но Вышнинскому гото было веростаточно. Он полагал, что в задаму прокурора на процессе входит вновь и вновь на поотть удары тем, кто уже лежал, поверженный ниц. Задав Радеку несколько каверзных вопросов, Вышинский напомнил ему, что он не голько отказался от намерения рассказать о затоворе и своих сообщинках, но даже и после ареста в течение трех месяцев продолжал отрекаться от своего участия в заговоре.

Можно ли после этого принимать всерьез то, что вы тут говорили о своих колебаниях и опасениях? - спрашивал Вы-

Прилирки Вышинского разозлили Радека, и он огрызнулся. "Да, сели инфирмовать тот факт, что о программе заговорщиков и об указаниях Троцкого вы узнали только от меня, тогла, консчно, принимать всерься нельзя..."

Радек позволил себе опасный намек. Эти слова "вы узнали только от меня" показывали, что ни НКВД, ни государственный обвинитель не имели, кроме этого признания, никаких улик против Радека и остальных обвиняемых.

Радек вполне обслюванно предъявлял свои авторские права на так называемые "инструкции Троцкого". Ведь никто иной, как он, после свидания с глазу на глаз со Сталиным отверт "показания", составленые для него следователем Кедровым, и собственноручно изложин на бумате новую версию этих "инструкций". Неожиданная вспышка Радека и его намек на особые услуги, оказанные им следствию, встревожили суд и прокурора. Во избежание дальнейших осложнений председательствующий Ульрих поспешил объявить перерыв.

Радек так долго пресмыкался перед Сталиным и так лез из кожи вон, чтобы помочь прокурору, что можно было подумать, будго он был просто расгленной личностью, уже равнодушной к тому, что скажет о нем мир. Однако, если вимательнее вдуматься в то, что Радек сказал на суде, станет ясно, что он строил свои саморазоблачения так, чтобы мир мог сделать из них вывод о бесповенности обвинений и отсутствии у суда каких бы то ни было доказательств вины подстуммых.

подсудимых



К.Б.Радек.



Ежов, Орджоникидзе (на переднем плане), Яковлев. 1936 г.

Вилоть до конца судебного спектакля его режиссеры не разгадали скользкий замысси Радека. Ублажаемые его саморазоблачением и яросинамин нагадизами на Троикого, прокурор и судын не заменяли, как искусно он протация свою опасиую контрабанту, подточивниую тот фундамент, на котором строились многие объящения.

В своем последнем слове Радек приоткрыл завесу над теми присмыми, с помощью которых ему удалась эта контрабанда. "Последнее слово" он начал с того, что недвусмысленно признал свою вину.

Нет таких оправлений, — говорил Радек, — которыми врослый человек, въздеющий рассудком, мот бы объяснить свою измену родине. Напрасно и в пытагся подыскать себе смягчающие обстоятельства. Человек, проведший трилцать пать да врабоем двяжении, не может оправдывать свое преступление какими бы то ни было обстоятельствами, когта он сознается в измене родине. Я не мот прикрываться даже тем, что меня совратия с пути Троцкий. Я был уже в врослым человеком с полностью сформировавнимися убеждениями, кога вытрегискае с Троцкий.

Выплатив такім образом дань, обещанную следователям, и усменив бдигельность прокурора. Радек прибет к тактическому маневру, который давал ему шане выразить велух коечто из того, что отнюдь не входило в планы организаторов процессе. Влагек заявил суду, что, хотя он согласен с прокурором по всем главным пунктам обвинения, он тем не мене протестует против попытки Вышинского охарактеризовать подсудимых как сущих балидиов.

Слыща, что люди, сидящие здесь на скамье подсудимых, являются попросту бандитами и ппионами, я протестовал против этого! Имеются свидетельства двух человек — мое

<sup>\*</sup> Тщательно продуманное предприятие Радека могло бы, однако, закончиться ничем ведь стенограммы судебных элесдании перед опубликованиям проходили дологинтельную обработку, и маневры Радека могли оказаться просто-напросто вычеркнуты. Этого не произ зошло, видимо, по одной из двух причим ини организатори процесса деиствительно до самого конца не раскрыти сущности радековского выступления, или же подгологи "му гутублията", не обращать на этот подгекст внимания вышестоящих, дабы не навлечь их гнев на себя. Примен ред. )

собственное признание в том, что я получал инструкции и писма от Троиского (которые, к сожалению, я сжет), и признание Пятакова, который говорил с Троиским. В се признания остальных обвиняемых основы ваются на нашем признании. Есливы имете дело собычными бандитами и шпионами, на чем же основано ваше убеждение, что мы говорили чистую правлу?

Эти слова Радека прозучали пощечиной Сталину.

Но несмотря на эти несколько коротких, хотя и эффективных выпалов, Радек все же оказал Сталину неоценимую услугу в подготовке судебного спектакля. В целом он полностью выполнил полученные от Сталина указания.

И вот ранним утром 20 января 1937 гола Радск вмесе со своими товарищами по скамье полсудимых стоя внимал словам приговора. Все полсудимые вслуцивались в чтение Ульрика, затаня дыхание. Покончив с так называемой констатирующей частью приговора, Ульрих перешел к мерам наказания, определенным каждому из обвинестых. "К высшей мере наказания...", "к высшей мере наказания...", "К высшей мере наказания...", "К приговаривается к лищению свободы на срок десять лет!"

Лицо Радека просияло. Он подождал конца чтения, затем повернулся к остальным подсудимым, пожал плечами, точно стесняясь своей удачи, и послал им виноватую усмещку. Точно такую же усмещку он адресовал и аудитории.

## **РАЗОБЛАЧЕНИЕ**

Когда Сталин узнал, что его жульническая выдумка о полетах Пятакова в Осло к Троцкому провалилась, ему стало ясно: его судебные спектакли безнадежно дискреплированы и независимо от того, что он теперь станет говорить и какие средства использовать для демонстрации вины троцкистов, мир не поверит ин ему, ин аппарату НКВД.

Тем не менее, Сталину показалось, что репутация московских процессов может быть в известной мере спасена, если полиция капиталистических стран тоже начнет обнаруживать в этих странах троцкистов, завербованных фашистской Германией для ведения шпионажа.

Не дожидаясь окончания второго московского процесса, на котором муссировалась фальшинка о полете Пятакова к Троцкому. Сталин приказал Ежову уведомить пачальника Иностранного управления НКВД Слуцкого (выполнявщего в то время некое задание в Чехословакии), что необходимо подбросить местным гроцкистам несколько документов провокационного характера, и, когда это будет сделаю, навести на них чехословацкую полицию для производства объеков.

Изучив контакты, установленные с местными троцкистами резидентом НКВД в Праге, Слуцкий выбрал жертву предстоящей провокации. Это был один из руководителей немецких троцкистов, Антон Грилсвич, бежавший в Чехословакию от Гитлера. С помощью его близкого знакомого чехословацкого коммуниста - резиденту удалось подбросить в портфель Грилевичу несколько специально сфабрикованных документов. Среди них была фотокопия плана военного нападения Германии на Судетскую область с целью ее оккупации, куча фальшивых паспортов и формулы симпатических чернил. Затем некое лицо, отказавшееся назвать себя, позвонило в чешское полицейское управление и сообщило, что Грилевич является опасным немецким шпионом, Слуцкий полагал, что чешская полиция отреагирует на эти измышления так же поспешно, как это делает в СССР аппарат НКВД. Поэтому он сразу же телеграфировал Ежову, что бумаги успешно полброшены немецкому троцкисть Грилевичу и вот-вот следует ожидать его ареста. Одновременно Слуцкий провел необходимую подготовку для того, чтобы дать возможность "дружественной прессе" тотчас же раззвонить на весь мир о шпионской деятельности немецкого троцкиста.

Каждое утро Слушкий являлся в советское посольство в Праге и ждал, пока помощники резидента НКВД просмотрят свесжие газствы в поисках столь желаниого известия об аресте Грилевича. Однако такого сообщения все не было. После нескольких дней бесплочного ожиданыя Слуцкий направил дополнительные "разоблачения" в Главный штаб чехословацкой армии и министру внутренних дел. Время шло, а Грилен продолжало оставаться на своборе и даже не подовревал,

какие злобные и могущественные силы пытаются играть его судьбой.

Между тем вслед за нетерпеливыми запросами Ежов разразился срочной телеграммой. В ней он информировал Слуцкого, что "Иван Васильвери хочет знать результа посращии". Во всем аппарате НКВД не болсе дсеятка руковолителей были оведомлены о том, что это за Иван Васильевич. Таков был новый псевдоним, который Ежов выбрал для Сталина на случай особо секретных операций. Псевдоним был весьма прозрачен — так завли любезного сталинской душе царя, Ивана Грозного, с которым у Сталина были к тому же одинаковые инициалы.

Слушкому казапось ликим, как это чешская полиция не реагирует на факт явного шпионажа, поднесенный сй "как на блюдие". Он был взбешен. Нервно меряя шагами кабинет резидента НКВД, он объывал эденник полицейских офицеров разгилыдамим, которых следовало бы пемедленно разогнать.

Пьянчути! — негодовал он. — Скажи им, что у Грилевича завелась контрабандная водка — тут же бы набежали, а когда тут серьезное политическое дело, они спят, точно слепые котята!

Подгоняемый новыми запросами из Москвы и, в частности, известием о том, что Сталин лично "взял это дело под контроль". Слушкий приказал сообщить руководителю чехословацкой полиция по телефону, будто Антон Грилевич, германский шпион, "приготовился бежать из страны". Но и это не помогдо.

Взбешенный Слушкий отбыл из Праги в Париж в сопровожлении своего помощника Партина и резидента НКВД в Чехословакии Фурманова. Вся троица остановилась в небольшом отеле на Рю дю Бак, неподалеку от советского посолъства. Слушкий зарегистрировался элесь пол фамитией Черниговский (такзя фамилия стояла у него в дипломатическом паский (такзя фамилия стояла у него в дипломатическом папорте). Из Парижа он отправил письмо в Прагу, адресованное Антону Грилевичу "до востребования" и написанное понемецки. Между строчками письма специально были оставлены грубые следы симпатических чериил: если письмо будет подвергнуто "проявлению", выступивший текст окажется инструкцией явно шпионского характера. Одновременно чехословацкая полиция была извещена, что германский шпичехословацкая полиция была извещена, что германский шпион Антон Грилевич получает из-за границы подорунгальные письма, адресуемые ему на почтамт до востребования

Полиция и на сей раз осталась безучастной. Не желая вернуться в Москву ни с чем и все еще надеясь, что чехи в конце концов произведут у Грилевича обыск, Слуцкии решил провести несколько дней в Испании. Возможно, он воображал, что поездка в Испанию, охваченную гражданской войной, придает его неудавшейся миссии некий оттенок благородного риска. По возвращении из Валенсии в Париж он лемонстрировал всем и каждому упавіший в двух щагах от него осколок снаряда. В Париже он задержался на несколько лней, чтобы накупить подарков для большого начальства и трубочного табаку лично для Стадина, и отбыл в Москву в конце февраля.

И до и после Испании он также заглянул проведать меня. Я лежал в те дни на обследовании в хирургической клинике профессора Бержере. Слуцкий рассказал, что новый нарком внутренних дел Ежов привел с собой из ЦК партии около грехсот сотрудников и что он создал подчиненные ему лично епециальные подвижные группы, которые будут ваправляться за границу с фальцивыми иностранными паспортами. Им предполагается поручать ликвидацию видных зарубежных тропкистов и выполнение других тайных поручений, исходящих от Сталига. Чехословацкие власти несколько месяцев не беспокоили

Грилевича. Наконец в июне 1937 года он был арестован. При обыске его квартиры полиция обнаружила документы, подброшенные агентурой НКВД. Позже мне стало известно, что для ускорения ареста Грилевича резидент НКВД в Чехословакии подкупил, с санкции Москвы, одного из высщих чиновников пражской полиции. Чехи продержали Гридевича в тюрьме несколько месяцев, после чего он был освобож лен

Жертва провокации отделалась сравнительно легко. Куда худшая судьба ждала тайного агента НКВД, который подбросил Грилевичу поддельные документы. Опасаясь, что Грилевич догадается, кто вложил в его портфель порочащие бумаги, и дело дойдет до разоблачения хозяев агента, резидент посоветовал ему на время покинуть Чехословакию и совершить поездку в СССР. Бедный чех прибыл в Москву в разгар кровавой сталинской "чистки", когда иностранных коммунистов арестовывали сотнями. Проведя некоторое время в СССР в качестве гостя, он надумал вернуться в Че-



Испания. 1937 г.

косповажию и попросип разрешение на выезд. Его начальство вместо гого, чтобы удовлетворить просьбу, предложило ему остаться в СССР и принить советское гражданство. Это его напутало. Он явно не желал для себя участи, какая постигла массу других иностранных коммунистов, и надумал искать защины... в чехословащком консульстве. Не услег он туда войги, как тут же, на пороге консульства, был арестовани.

## ЛИКВИДАЦИЯ ЧЕКИСТОВ

В лень, когда советские газеты объявили, что смертный приговор обвиняемым на втором московском процессе приведен в исполнение, один из следователей Секретного политического угравления НКВД, принимавший участие в допросах, поколчен с собой. Им было оставлено писком, содержание которого скрыли от прочих сотрудников НКВП. Это породило служи, что самоубийцу "замучила совесть"

Не прошло и двух месяцев, как застрелился начальник Горьковского управления НКВД Погребинский. В ходе подготовки первого москровского процесса он лично арсстовывал преподавателей школ марксизма-леницизма в Горьком и вымогал у них признания, будго они собирались убить Сталина во время первомайской демонстрации.

Погребинский не был инкпизитором по призванию. Хогь му и приципось исполня в сомнительные "задания партии", по природе это был мягкий и добродушный человек. Именно Погребинскому принадлежит идея специальных коммун для бывших уголовников, тде им помогати начать новую, честную жизнь, и трудовых школ для бездомных детей. Обо всем этом было рассказано в широко известном фильме "Путевка в жизнь", очень популярном в СССР и за рубежом. У Погребинского заявазалось билокее знакомство, если не дружба, с А.М.Горьким, очень увлекавщимся одно время илеей "перековки" человека в СССР.

Накануне самоубийства Погребинский оставил письмо, адресованное Сталину. Письмо, прежде чем попасть в Кремль, прошло через руки исскольких видных сотрудников НКВД. Погребинский писал в нем: "Одной рукой я превращал уголовников в честнейших людей, а другой был вынужден, подчиняясь партийной дисциплине, навешивать ярлык уголовников на благороднейших революционных деятелей нашей страны..."

Самоубийство Погребинского не было единственным в своем роде. С начала тридиатых годов самоубийства среди сотрудников НКВЛ вообще участились. Особенно среди сотрудвиков Секретного политического управления, которые отвечали за "успешное" проведение репрессий против членов оппозиции.

Наиболее характерным явилось самоубийство Козельского, начальника Секретного политического отпела украинского управления НКВД. Он покончил с собой еще до начала московских процессов. Поляк по происхождению, Козельский воспинявался в религиозной католической семе. У пего рое четыреждетний сын, который был ему дороже всего на евете. Однажды мальчик тяжело заболел. Козельский мобилизовал для его спасения лучших врачей, каких только мог найти в СССР. Мальчик трижды подверался трепанации черепа, но спасти его не удалось. Подвяденный смертью сына, Козельский застренился. В оставленном им писмо от писал, что Бот покарал его ребенка за грехи отца, арестовывавшего и отправлящието в ссылку невиных цюлей.

Хота, с партийной точки зрения, письмо Козельского являлось ерегическим и чрезвычайно постъпным документом, он не был посмертно объявлен "чужкым элементом, пробравшимся в партию! Власти нащли более выголным объявить, что его пемяка расстроилась, и оп "скатился к мистивлуму". НКВД Украины устроил ему торжественные похороны, а его семье была назначена пенсия.

2

Если бы в ходе подготовки московских процессов руководители НКВД спелали попытку проанализировать директивы, получаемые от Сталина (не только с узкопрофессиональной, следовательской точки эрения, а с целью изучить характер сталинского мышления и его тайыые планы), то они следали бы такое удивительное для себя открытие: Сталин наметия уничтожить также их самих — как нежелательных свидетелей его преступлений и как своих прямых соучастников в подготовке фальсификаций, направленных против старой ленинской гвардии. Вот они, эти штрихи юридичесь кого спекария, которые, будучи зафиксированы в документах, вполне могли быть расшифрованы как сталинский план уминтожения верхушки НКВД.

Когла Миронов доложил Сталину показания Рейшгольда, направленные против Зиновьева и Каменева, Сталин приказал ему висств в ли примания такое дополнение: "Зиновьев и Каменев не исключали возможности, что ОГПУ держит в своих руках нити подготовляемого ими антигосударственного заговора. Поэтому они считали своей важнейцей задачей уничтожить (после захвата власти) все возможные следы совершенных преступления.

Дія лого было решено назначить председателем ОГПУ бакасва. На него предполагалось возложить обязанисти по физическому уничтожению тех лиц, которые непосредственно осуществят террористические акты против Стагина и Кирова и равным образом по унитожению тех сотрудинков ОГПУ, кто был в курсе планируемых преступлений."

Отиеню зная, что не кто иной, как сам Сталин, организовая судебные спектакли, верхупкка НКВД догжна была увенять себе, что после уничтожения своих политических противликов или соперников Сталин уничтожит также всех слеавателей ИКВД, помогаващих ему организовать косковские процессы, да и вообще всех гех, кто знаком с кулней этих повщесов.

Но увы! Эти люди, подобно охотничьим собакам, были так заянты преспрованием дичи, что не обращали внимание на самого охотника. Не будучи в состоянии распознать коварный сталинский план, они лишили себя возможности обратить огромную мощь своего аппарата на спасение собственных жизней.

План физического учинтожения всех согрудников НКВЛ, кто знал эловещую закулисную сторону московских просвесов, был разработая Сталиным и Ежовым с тщательностью, достойной военной операции. Еще в октябре 1936 года сталинский фаворит Ежов был назначен наркомом внутренних дел вместо смещенного Яголы. Те без малого гри сотни "своих люгей", что Ежов привел за собой из ЦК, были назначены помощниками начальников управлений НКВД в Москве и на периферии. Приток новых калров официально объяснялся желанием Политборо "полнять работу НКВД на еще более высокий(!) уровень". В действительности новые люди понадоблико. для гого, чтобы в лальнейшем заменить прежних сотрудников НКВД, намеченных к ликвилации.

Несколько месяцев Ежов и руководящие кадры, оставшиеся после Ягоды, работали в кажущемся согласии. Ежову они все еще были необходимы — шла подготовка ко второму московскому процессу, требовалось обучать новых людій искусству ведения следствия.

К исполнению сталинского плана Ежов приступил уже после второго процесса. Пересграховываясь, уничгожали не только тех согрудников НКВД, которые э и ал и грязные сталинские секреты, но и тех, кто мог их энать. Происходило то так.

Олівживь мартовским вечером 1937 гола Ежов созвал совещание своих заместителей, занимающих эти должности со времен Ягоды, а также начальников основных управлений НКВД. Он сообщил, что по распоряжению ЦК каждому и вих поручается выскать в опредстенную область для проверки политической надежности руководства соответствующих обкомов партии. Ежов снабдил их подробными инструкциями, роздал мандаты на бланках ЦК и приказал срочно отбыть к месту назначения. Только четыре руководителя управлений НКВД не получили таких заданий. Это были начальник и Мостранного управления студкий, начальник по-

гранвойск Фриновский, начальник личной охраны Сталина Паукер и начальник московского областного управления НКВД Станислав Реденс, женатый на свояченице Сталина (Алаипуевой).

На следующее утро все получившие мандаты отбыли из Москвы. Места назначения, указанного в этих мандатать, никто из них не достиг; все были тайно высажены из ватонов на первой же подмосковной станции и на мащинах доставлены в одну из подмосковных тюрем. Через два дня Ежов проделал тот же трюк с замсстителями "усхавщих". Им перед отъездом сообщили, что они направляются для участия в выподнении того же задания.

Прошло несколько недель, прежде чем сотрудники НКВД узнати о безвозаратном исченювении начальства. За этот срок Ежов смении в НКВД охрану, а также всех командиров в энкаведистских частях, размещенных в Москве и Полмосковье. Среди вновь назначенных командиров оказалось множество грузии, присланных из Закаказеского НКВД.

Чтобы старые сотрудники НКВД не могли бсжать за границу. Ежов изъял из ведении Иностранного управления группу, ответственную за выдачу заграничных паспертов, и присоединил ес кобственному секретариату. Одновременно не сменит командиров ввиаэскадрилий НКВД, лицив тем самым потерявщих голову чекиетов всякой возможности побета за границу на боемо самолетс.

Опасаясь со стороны сотрупников НКВД безрассудных действий. продиктованных отчаянием, Еков забаррикам, ровался в огладоенном крыле здания НКВД и окружки себя мощным контингентом личной охраны. Каждый, кто отеп попасть в его кабинет, должен был сначала подняться на лифтс на пятый зтаж и пройти длинными корудорами до определенной лестининой площадки, затем спуститься по дестиние на первый этаж, опять пройти в по коридору к вспомогательному лифту, который и доставлял его в приемную Ежова, расположенную на третьем этаже. В этом лабиринте посстителю неоднократно преграждали путь охранники, проверявлие документы у любого посстителя, будь то сотрудник НКВД или посторонний, икоеций какое-либо дело к Екову.

Осуществив всс эти предупредительные мероприятия, Ежов начал действовать более энергично. Пошли массовые аресты следователей, принимавших участис в подготовке московских процессов, и всех прочих лиц, которые знали или могли знать тайны сталинских фальсификаций. Их арестовывали одного за другим, дием — на службе, а ночью — в их квартирах. Когда в предрассветный час опергруппа явилась в кнартиру Чертока (прославившегося свиреными допросами Каменева), он крикнул: "М е н я вы взять не суместе!" выскочил на балкон и прытнул с двеналцатого этажа, разбивщись насмерть.

Фенис Гурский, сотрудник Иностранного управления, за несколько индель перед этим награжденный орденом Красной звезды "за самоотверженную рабоу", выбросится из окна своето кабинета на девятом этаже. Также поступили двое следователой Секренного политического управления.

Сотрудники Иностранного управления, прибывшие в Испанию и Францию, рассказывали жуткие истории о том, как вооруженные оперативники прочесывают дома, заселенные семьями энкаведистов, и как в ответ на звонок в дверь в квартире раздается выстрет — очередная жертва пускает себе пулю в лоб, Инквизиторы НКВД, не так давно внушавшие ужас несчастным станиским пленинкам, ныне сами оказались захлестнутыми диким терором.

Комплекс зданий НКВД расположен в самом центре Москвы, и случаи, когда сотрудники НКВД выбрасывались с верхних этажей, происходящи на виду у многочисленных прохожих. Слухи о самоубийствах зикаведистов начали гулять по Москве. Никто из населения не понимал, что происходит.

По делам арестованных сотрудников НКВД не велось никакого следствия, даже для видимости. Их цельми группами обвиняли в троцкизме и шпионаже и расстреливали без суда. Гем сотрудникам, кто был или считался польского происхождения, объявляли, что они польские шпионы, датьинам, – что они шпионы Латвии, русским, – что они шпионы Германии, Англии али Франции.

О том, что представляли собой эти обвинения, можно судить по делу Казимира Баранского, ветеравы Иностранного управления НКВД, которому Ежов навесия ярлык "шпнона". Баранский был польского происхождения, Фанатичный коммунист, во время гражданской войны он сражалея на эапациом фронте против польских войск и был награжден зоденом за то, что вытащил раненого командира своето полжа 19-4001 пулсметного обстрега. При этом от сам был ранен, По окончании войны Варанского направили в Иностранное управление ГПУ. В 1922 году он был послан этим Управлением в Польшу для организации агентурной сети. В Варшаве он занял официальный пост второго секретаря советского полпредства, пост именем Казимира Кобецкого.

В 1923 году, когда советское правительство разрабатывало планы посылки войск через Польщу для оказания помощи немецким рабочим, Баранский получил приказ взорвать склалы боеприпасов и амуниции, размещавщихся в варшавской циталели. Это опасное задание ему удалось выполнить 12 октября 1923 года.

Поляки каким-то образом узнали, что взрыв в варшавской цитадели дело рук их земляка, второго секретаря советского посольства Казимира Кобецкого. Однако они не стали требовать его отзыва, а решили поймать его с поличным и тогда уж взять реванці за все. Такого случая им пришлось ждать почти год. Польекая контрразведка сумела внедрить в агентурную сеть Баранского собственного агента, официальным местом работы которого было польское министерство иностранных дел. Чтобы разжечь аппетит Баранского, этот человек начал снабжать советское посольство подлинными (хотя и без подписей должностных лиц) документами своего министерства. Постепенно агент завоевал доверие Баранского, и тот начал лично встречаться с ним. Как-то летним днем 1925 года Баранскому предстояло встретиться с этим агентом, чтобы возвратить тому полученные на время бумаги. Среди них был, между прочим, доклад польского посла в Японии некоего Патека

Придя на условленное место встречи. Баранский заметам побизости попозрытельных лиц, проявлявших к нему интерес. Он попытался ускольнуть, однако сышинси стали окружать его. Баранский вырвался из окружения, стремясь во ото бы то ни стале избавиться от компрометирующих документов, которые лежали у него в кармане, — он бросится в боковую улици и вбежать в костеп святой Екатеривы. Там опустился на скамью для молящихся, сунул документы в какулот испы и покниул костел через другие двери, выходящие на Исрусалимские залиси. Выбежав на улицу, он вновь наткнулства сталения и потоверащих сто из виду, Они схвалили сто, обыскали, но, не набля нужных бумат, стали избыть, потать его потолев. несколько раз ударили по голове.

Баранский боллся, что его убьют тут же на улице и советское полпредство так и не узнает, что с инм стряслось. Он изчать кричать по-польски, обращаясь к прохожим: "Тоспода, смотрите, как польская полиция быет советского дипломата!" — и потерял сознание.

Очнулся ой в главном управлении полиции. Он отказался отвечать на вопросы руководителей польской контрразведки и, ссылаясь на свой дипломатический иммунитет, требовал, чтобы его освободили. Однако это произошлю только после протестов со стороны советского правительства. Баранского доставили в советское полпредство с кровоподтеками на лице и с сомащейся кровы повязкой на голове. Пролежав с неделю в больнице, он вскоре по требованию польского правительства был отозавна в Москву.

По возвращении Баранского из Польши нарком иностранных дел Чичерин пожаловался на его поведение в Центральную контрольную комиссию, - высший орган, расследовавший поведение членов партии. Ведомство Чичерина жаловалось, что, находясь в Варшаве, Баранский ввязался в исключительно опасные и скандальные авантюры с участием поляков, что вызвало ухудшение отношений между Польшей и СССР. Зная вспыльчивый характер Баранского, помощник Ягоды Трилиссер посоветовал ему на заседании комиссии "вести себя смирно" и признать, что, действительно, в ряде случаев он зашел в своих действиях слишком далеко. Во время слушания дела Баранского в помещение, где заседала комиссия, вошел ее председатель Арон Сольц. Присев, он некоторое время молча слушал, как обвиняет Баранского советский полпред в Польше Оболенский, и вдруг неожиданно вмешался: "Кого вы в этом обвиняете? Бойца Красной армии, раненного в стычке с врагом! Я предлагаю, товарищи, чтобы мы представили Баранского за его работу к ордену Красного знамени!"

Кончилось тем, что Оболенскому объявили выговор за клевету на Баранского, а тот действительно получил орден в то время знак высшего боевого отличия.

Избиение Баранского польскими шпиками серьезно отразилось на его здоровье. Вскоре после возвращения в Москву он оказался частично парализован, у него отнядьеь речь. Позже паралич прошел, однако Баранский на всю жизнь остался инвалидом. И вот этого инвалида, потерявшего здоровые по милости польской контрразведки, Ежов в числе других объявил польской милом и приказал расстрелять без суда и следствия. Сталии с Ежовым прекрасно влаги, что инкакой он не шпион и инкогда им не был. Они попросту сигтали его теперь "ненадежным": у него было много другой среди следователей НКВД, и от инх он мог узнать за наверияка и узнал? закулисную сторому московских пронессов, в том числе и сталияские указания, полученные спедователями.

Постепенно волна арестов распространилась и на периферню. Только за один 1937 год было казнено болес трез тысяч оперативников НКВД. Среди чеснувших в этой кровавой мисорубке были Могианов, заместители Яголы Атранов и Прокофые, а также все начальники управлений НКВД в Москве и провинции. До расстрепа самото Яголы дело пока не дошло.

Будь эти люди виновны в расграте крупных ленежных сумм или даже в убийстве, совершенном по каким-нибудь личным мотивам. - им, вероятно, удалось бы отделаться несколькими годами заключения. Но они были "повинны" в гораздо более тяжком грехе - самом тяжком, какой существовал в Советском Союзе: они знали тайну сталинских преступлений. Этот грех влек за собой неизменно лишь одну кару смертную казнь. Только одному человеку из числа руководителей НКВД удалось избежать такого конца. Это был заместитель начальника Секретного политического управления НКВД Люшков, помогавший Молчанову в подготовке первого московского процесса. Благодаря дружеским отношениям с Ежовым Люшков продержался на своей должности до лета 1938 года, а затем получил назначение начальником Дальневосточного управления НКВД. Увидев из своего далека, что Сталин как будто уже не оставил в живых никого из опасных свидетелей своих преступлений, Люшков использовал преимущества своей новой должности и тем же летом перешел к японцам. Ему удалось это сделать без особого труда: дальневосточные войска погранохраны находились в его прямом подчинении

Высокопоставленные согрудники НКВД, приезжавшие во францию и Испанию, рассказывали о кошмарной судьбе детей расстрелянных чекистов. Когда родителей арестовывали и квартиры опечатывали, дети оказывались в буквальном смысле слова выброшенными на улицу. Друзья тихи семей и даже близкие родственники не решались дать приют летям дарестованных, опасажеь навлечь на себя сременые неприятности. В школах и пионерских отрядах они не находили ни малейшей моральной полдгержки. Их сверстники в свячески изводили и били их как детей предателей и шпионов. При этом нередко случалось, что ученики, издевавшиеся над ними, за одну ночь сами превращались в детей "врага народа", которым теперь предстоляю хлебнуть голя.

Отношения межлу детьми в это смугное время огражали, как в зеркале, отношения взростых. Огравленные сталинистскими игречениями о "пританвшихся врагах народа", науенные педагогами принимать резолющие с требованием смертной казни для старых большевиков, школьники уграчивали черты, присущие детям, да и вообще всикое представление о человечности. Чувство дружбы вытеснятось из их детских луш полозрительностью и сграстью всеобщего разоблячения, гость доносительства.

В крупных городах появилось еще одно страшное знамение времени: случаи самоубийства подростков 10-25 лет. Мне рассказывали, например, такой случай. После расстрела группы сотрудников НКВД четверо их детей, оставинеся сиротами, украли из квартиры другого энкаведиста пистолет и отправились в Прозоровский лес под Москвой с намерением совершить самоубийство. Какому-то железнолорожнику, прибежавшему на пистолетные выстрелы и детские крики, удалось выбить пистолет из рук четырнадцатилетнего мальчика. Два других подростка лежали на земле, - как выяснилось, тяжело раненные. Тринадцатилетняя девочка, сестра одного из раненых, рыдала, лежа ничком в траве. Рядом валялась записка, адресованная "дорогому вождю народа товарищу Сталину". В ней дети просили дорогого товарища Сталина найти и наказать тех, кто убил их отцов. "Наши родители были честными коммунистами, - следовало дальше. -Враги народа, подлые троцкисты, не могли им этого простить..." Откуда детям было знать, кто такие гроцкисты!

Сталинский секретариат получал десятки таких писем. Отсюда они направлялись в НКВД с гребованием убрать маленьких жалобщиков из Москвы. Здесь не должно было быть места детским слезам! Иностранные журналисты и гости изза рубежа не должны были видеть эти массы выброшенных на узину снорт.

Многие из осиролевших детей не ждали, когда их вышлот из Москвы, Стогкнувшись в ломах друзей своих родителей с равнодушем и страхом, они присоединились к тем, кто принял их в свою среду как равных — к бездомным подросткам, жертами более ранией "Жатвы", которую принеста сталинская коллективизация. Банга беспризорных обычно забираты у повияка, в качестве в ступительного взнося, часть сто олежды, часы и другие ценные вещи и быстро обучала его олежды, часы и другие ценные вещи и быстро обучала его спомому ресседу — вороветву.

Куже было осиротевниям девочкам. О судьбе одной из них я узнал от того же Шингельгалеса. Всеной 1937 года были внезанно арестованы заместитель начальника разведуправления Красной армии Александр Карин и сто жена. Обържествернати, Ло начала службы в разведуправлении Карин несколько лет работал в Иностранном управлении НКВД, помогая Шингельгласу при выполнении секретных и опасных заданий за границей. Карины и Шингельгласу правительных разми: слинствения довь Кариных, которой было к моменту ареста отна гринализь дет, была дучшей подругой дочери Шингельл дась.

После ареста Кариных их доль оказалась на улище, а их квартиру заили один из "людей Ежова". Девочка принца к Инитель долем. "Ты должен меня поинять, е втолковывал мне Шингелы долем. "Ты должен меня поинять, е втолковывал мне Шингельгалас. — Я любио этого ребенка не меняще собтевенной долем. Она принца ко мне со взоим горем, как к родному отцу. Но мог ли я рисковать, и оставить ее у себя? У меня язык не повернудся сказать ей, чтобы она уходила. Мы с женой постарались ее утепить и уложени спать. Ночью она иссколько раз вскакивала с постели с тушераздирающим криками, це понимам д. пе она и что с тею. Утром в пошел к ежовскому сехретары Шапиро и рассказал ему, в каком положения о отугился. "В самом леде, положения шекотливое, — замения Шапиро. — Надо найти какой-то выхот... Во всяком случае, тебе не столи держать ее у себя... Мой тебе совет, попробуй от нее избаниться."

"Совет Шапиро, продолжал Шпигелы ляс, был по су-

ществу приказом выгнать ребенка на улицу. Моя жена вспомнила, что у Кариных были какие-то родственники в Саратове. Я дал девоиче свене, купил сй билет на поезд и отправки ее в Саратов. Мне было стыдно глядеть в глаза собственной дочери. Жена беспрестанно плакала. Я старадся поменьше бывать дома...

Через два месяца дочь Кариных верпулась в Москву и пришла к нам. Меня поразило, как она изменилась: бледная, худая, в глазах застыло горе. Ничего детского в ее облике не осталось. "Я подала в прокуратуру заявление, - сказала она, -- и прошу, чтобы люди, которые живут в нашей квартире, вернули мою одежду". Так посоветовал сделать человек, приютивший ее в Саратове. "Я была в нашей пионерской дружине, - продолжала девочка, - и получила там удостоверение для прокуратуры, что меня два года назад приняли в пионеры. Но пионервожатый потребовал, чтобы я выступила на пионерском собрании и сказала, что одобряю расстрел моих родителей. Я выступила и сказала, что если они были шпионы, го это правильно, что их расстреляли. Но от меня потребовали сказать, что они на самом деле были шпионы и враги народа. Я сказала, что на самом деле... Но мне-то известно, что это неправда и они были честные люди. А те, кто их расстрелял, - вот они и есть настоящие шпионы!" сердито закончила она. Девочка отказалась от еды и не пожелала взять ленег..."

В это же самое время на митингах и в газстах до небес превозносили "гуманизм сталинской эпохи". Крики обездоленных детей заглушались дифирамбами "сталинской заботе о людях" и "трогательной любви к детям".

4

Уничтожение чекистских кадров в СССР было делом куда более легким, чем ликвидация тех же кадров за рубежом. Разумеется, с ними было бы легче расправиться, если бы удалось их заманить в Советский Союз.

Отзыв сотрудников НКВД из-за границы был деликатной оправлисй, требовавшей особого такта. Массовые расстрелы в СССР заставкии закордонных сотрудников сервезноопасаться за свою собственную судьбу. С другой стороны, отказ сотрудника вернуться из-за границы был связан с опасностью, что он раскроет Западу таймы чекитских операций на территории иностранных государств.

Сталин и Ежов не могли не принять во внимание эти обстострудников НКВД, они временно воздержались от "чистки" Иностранного управления, которое руководило работой резиденнов Вот почему, безжалостию лизвицировае руководииллей всех управлений, Ежов вочти год не трогал вачальника Иностранного управлений, Ежов вочти год не трогал вачальника Иностранного управлении НКВД Слумкого.

У сотрудчиков, работавших за границей, следовало создать обманчивое внечатление, будто кровавая чистка к им не относятся.

Не доверви встеранам Иностранного управления и разрабаныва сектеренный план их уничтожения. Ежов образовал в декабре 1936 года так называемое Управление специальных операций, подчиненное лично ему. В его задачи входило выполнение за рубеком личных поручений Сталина, которые не могли быть поручены кадровым ликаведистам. В состав Управления входили подвижные г урппы», укомписктованные террористами и разъезжающие по разным стравам с целью убийства лицеров зарубежных троимстеских партий, а также сотрудников НКВД, отказавшихся веризгые на родину. К инварю 1937 года тот Управление создаю инстельные представительства в трех свропейских столицах и в Мессикс. Все сто представительства так так объектия так объективьным документами.

Все его представители жили там с фальцивыми документами. Отзыв сотрудников НКВД из-за рубсжа начался летом 1937 года. Для начала отозвали тех, у кого в СССР оставались семьи. Это была наименее трудная часть операции: в сталинской системе жены и дети всегда считались надежными заложниками. Отозванные сотрудники не были арестованы сразу по прибытии. Как правило, Слуцкий, выслущав их доклады, предоставлял им месячный отпуск и путевку в южный дом отдыха или санаторий, предназначенный для видных советских чиновников. Оттуда они писали восторженные письма остающимся за границей товарищам. По возвращении с вы а следовало назначение этих людей на нелегальную работу в какую-нибудь страну, где раньше им не приходилось бывать. Их снабжали фальшивыми документами; в иззначенный день опи должны били выехать поездом на новое место назначения. Нередко на вокзале их провожали друзья. Однако путегнествие кончалось тут же под Москвой. В дороге их высаживали из поезда и доставляли в секретную тюрьму. Проходило несколько месяцев, прежде чем етановилось известно, что эти сотрудники так и не появились в стране назначения.

Приблизительно в июле 1937 года резидент НКВД во Франши Николай Смирнов (его настоящая фамиция была Глинский) был вызван в Москву для доклада. Через неделю по прибытии в Москву он написал жене, остававшейся в Париже, что получия новое назлачение – на политовыую работу в Китай и просиг ее срочно приехать и привезти с еобой вещи. Смирнов проработал во Франции четыре года, так что его перевод в другую страну был вполне объячным делом. Парижские сотрудники НКВД сие много лет оставались бы в неведении отнолительно судьбы Смирнова, если бы не произощлю событие, которот олюги Екова не могля предвидеть.

Недсин через две после того, как Смирнов уехал на родину, в Париж вернулась супрута некоето Грозовского — чекиста, работавщего во Франции. Она по секрету поведла женам других сотрудников, что перед отъездом из СССР защла в гостиницу "Москва", где остановился Смирнов, чтобы получить его, так сказать, благословение на дорогу. Только она собралась постучать в дверь сто номера, как дверь распахнулась и вышел Смирнов, сопровождаемый двумя вооруженными агентами. Ей ничего не оставалось, как скорее повернуться и уйти прочь.

жена Смирнова высхала в Москву в одном вагоне с советскіми дипкурьерами. Вернувнись в Париж, дипкурьеры рассказали согрудникам советского подпредегва, что сдва поезд подощен к перрону Белорусского поклада, в вагоне поввыгля агент НКВЛ и копросил Смирнову следовать за инм.

— А где же мой муж? — спросила она, удивленная тем, что его нет на перроне.

Он ждет вас в маплине, - ответил этент.

Явно обеспокоенная, она последовала за иим. Когда они вышли из здания вокалал, подлежал старенький открытый газик; агент жестом предложил си сесть в малиниу. Смирнова там не было. Несчастная женщина липистась чувств, и дипкурьерам пришлось помочь агенту уложить ее на сиденье автомобиля. С тех пор она как в воду канула.

Когда Ежов услышал, что парижение подчиненные Смирнова энают об его вресте, он велел распустить слух, будго Смирнов был французским и польским шиноном Французским – потому, что работал во Франции; польским – потому что по происхождению был поляком. Сотрудники НКВД в Париже не могли в это поверить, ибоимати предвиность Смирнова своей стране. С другой стороны,
будь Смирнов агентом французской контрразведки, ло означало бы, что он передавал французской контрразведки, ло означало бы, что он передавал французам секретную информаиню, которая была в его распоряжении, и уж наверника передал бы шифр, с помощью которого резиденты НКВД во
Франции спосились с Москвой. Если бы Ежов верил в измену
смирнова, первым долгомо и должен был бы распорядиться
сменить шифр и порвать все связи с тайными информаторасменть шифр и порвать все связи с тайными информатораские секретные документы и сведения. Но Ежов не сделал
ин того ин другого: резидентура продолжала пользоваться
прежними шифром и услугами все тек же информатора-

В течение лета 1937 года под разными предлогами в Москву были отована примерно сорок согрудников. Только пвтеро из них отказались вернуться и предпочти остаться за границей; остальные попались в ежовскую ловушку. Из тех, кто не вернулся, я знал Индатия Рейсса, глубоко законесцирированного резидента НКВД, Вальтера Кривицкого, возглавлявшего резидентуру в Голландии, и двух тайных агентов, известных мие под дсевдоинамия Науль и Бурми.

Раньше всех вышел из игры Иглагий Рейсс. В середине июля 1937 года он направит советскому полпредству в Париже письмо, предназначенное для ЦК партии Рейсс информировал ЦК о том, что он порывает со теллинской контрреволющей и "возвращается на свободу". Из того же письма сласовало, что под свободой он нонимает "возврат к Ленину, его учению и его делу".

Разрыв Рейсса с НКВЛ и нартней являлся опасным прецелентом, которому могли последовать и другие сотрудники, работавшие за рубсжом. Это наверника привело бы к целой серии разоблачении, касающихся энкаведистских преступлений и кремлевских тайи.

Когда Сталину доложили об "измене" Рейсса, он приказал Ежову уничтожить изменника, вместе с его женой и ребенком. Это должно было стать наглядным предостережением всем потенциальным невозвраменнам.

Подвижная группа Управления специальных операций немедленно высждал из Москвы в Швейцарию, где скрывался Рейсс. Агенты Ежова рассчитывали на помощь друга семьи Рейссов, некоей Гертруды Шильдбах. Рейсс доверял 1 оспоже Шильдбах, и с ее помощью, действительио, удалось иапасть иа след "измениика". На рассвсте 4 сентября тело Рейсса, изрешечениюе пулями, было найдено на шоссе под Лозаниой.

Гертруда Шильдбах и ес сообщинки бежали так поспецию, что в отеле, тае очно станавливались, остался их багаж. Среди всшей Шильдбах швейшарская полиция нашла коробку щоколадных коифет, отравленных стрихиином. Коифеты явио предназивались для ребенка "изменинка". У Шильдбах ис хватило то ли времени, то ли совести, чтобы угостить ими ребенка, привыкшего доверчиво играть с ней.

Убийство Игиатия Рейсса было организовано с такой быстротой, что он не успел даже сделать разоблачения, касавшиеся Сталина, к которым так стремился.

Не прошло, одиако, и двух месяцев — и в СССР отказался всриуться сще одии резидент НКВД — Вальтер Кривицкий, до 1935 года работавщий в Разведуправлении Красной армии. Он оставил свой пост в Гааге и приехал в Париж с женой и маленьким съизом.

Ежов исмедлению направил во Францию аналогичиую подвижную группу, и Кривнцкий ис прожил бы и мести, если б не решительная акция французского правительства, которое предоставило ему вооруженную охрану и, кроме то, сделало Кремлю соответствующее предупреждение. В министерство иностранных дел Франции был вызван советский поверенный в длах Гирнфеслы. Его попросни довести до сведения советского правительства, что французская общественность и в полументы только что совершенным похищением бывшего царского генерала Миллера, что в случае повторения советскими агентами аналогичных действии – похищения или убийства внугодных СССР лиц на французской территории, — правительство Франции окажется вынужденным порвать дилломатические отношения с Сометским Совозом.

Похищение генерала Миллера, руководителя Российского общевоинского союза, средь бела дия, в самом центре Паряжа, действительно ощеломило французов. Эта выпажа севетской агентуры, совершенияя 23 сентября 1937 года, фактически спасла Кривицкого. Но в кочечном счете он все же ие ущел от Сталина. В 1941 году его нацля застреленным в одном из иможров ващимточьской гостимцы.

Ряд заграничных сотрудников НКВД исчез, не привлекая в отличие от Рейсса и Кривицкого виммания иностранной печати. Часто их ликвидировали только из-за того, что подозревали в намерениях порвать со сталинским режимом и остаться за границей.

В начале 1938 года в Бельтин был застрелен Атабеков, бывший резидент ОППУ в Турдии, порвавщий со сталинским режимом сще в 1929 году. Как видим, за ими охотились целых десять лет. Убийство Атабекова прошло почти незаменным. Один только Бурцев, известный русский политомитрант, ретулярно встречавщийся с Атабековым, подиял тревогу после его таинственного исченовения. Случай с Атабековым показал, что срок давности не имеет для "органов" инжакого значения: сможнос бы лет ин прошло после отказа резидента вернуться в СССР, люди Сталина рано или поздно нападут на его след и постараются сто учитожить.

Иностранцам, слабо разбиравшимся в особенностях сталинского а ппарата власти. трудно было понять, почему мнотие советские работники покорно возаращались из-за границы в СССР, гле за немногим исключением их ждала верная смерть. Но если подробнее рассмогреть дилемму, стоявщую перед сотрудниками НКВД, оказавщимися за рубежом, мы увидим, что сталинская система террора и щантажа не оставляла им выбора.

Решающим мотивом, удерживающим их от разрыва с режимом, была боязнь репрессий по отношению к членам их семей. Им всем был известен чрезвычайный закон, изданный Сталиным 8 июня 1934 года. Закон предусматривал в случае бегства военнослужащего за рубеж высылку его ближайших родственников в отдаленные районы Сибири, лаже при условии, что они не знали о его намерениях. На энкаведистских "оперативках" было объявлено секретное до-полнение к этому закону, которое гласило: если сотрудник НКВД откажется вернуться после заграничного задания, либо бежит из СССР, то его близкие подвергаются лищению свободы на срок до десяти лет. А в случае выдачи этим сотрудником государственной тайны, его близким грозила высшая мера наказания – смертная казнь. Отсюда становится понятным, что мало кто отваживался, переступая через трупы близких, порвать со сталинским режимом и обречь себя на вечно опасное существование в чужой стране.

Сотрудник и НКВД, работавшие за границей, знали, что едва ли не в каждой стране НКВД имеет платных информаторов среди правительственных чиновников, иногда очень высокого ранга и что с их помощью подвижные группы Ежова без труда могут получить адрес "изменника" и прикончить его.

Особенно сложным было положение тех, у кого в семье были маленькие деги. Из Москвы мог поступить приказ попросту выкрасть их. Для бандигов вроде тех, что среди бела дня похизили в Париже двух русских генералов – Кутепова и Миллера, — не составило бы спожности завлечь в ловушку детей — обманом или силой.

Мне думается, что большинство сотрудников НКВД возвращалось в Москву, как только из СССР приходил приказ, еще и по такой причине: они не знали за собой никаких грехов по отношению к Сталину и его режиму. Странным образом люди вередия в то, что по отношению к ним не будет учинено явной несправединвости. хотя и знали, как часто принципы справединиюсти грубейцим образом попирались, когда дело касалось других людей. Многие сотрудники НКВД заделись, что ости они добровольно вериуться в Советский Союз именно в то время, когда их товарищей арестовывают и расстредивают, они тем самым докажут Сталину свою беззаветную преданность и уже за одно это заслужат иного отношения:

Среди сотрудников Иностранного управления НКВД, отозванных в 1937 году в СССР, был некто Малли (псевдоним — "Манн"), работавщий в Европе в качестве неспетального резидента. Биография этого человека необъзнив.

В голы первой мировой войны он служил капелланом одного из венгерских полков, входивших в австро-венгерскую армию, и попал в плен к русским. Октябрьская револющия слепала Малли большевиком. После гражданской войны партия направила его в ПТУ, где он нексолько лет проработал в Управлении контрразведки. В начале 30-х годов его пережля в Иностранное управление и послати в Западную Европу нелегальным резидентом. В НКВД Малли пользовался репутацией одного и лучших работников свого управления. В то время как любому русскому сотруднику разведки приходилось скрывать свою национальность и усилено работать над собой, чтобы сойти за граждания какой-либо из свропейских стран, Малли был прирожденным европейцем. Его с равной легкостью пранимали за вентра, австрийця, немыа яли шпейнарна. Он отличался смепостью и охотно брагсе в интегровской Германии за выполнение свымх опасных заданий, каждое из которых могле кончиться для него смертью в тестаповском застенке. Слушкий, очень ценивший Малли, привисывал его услеги внешему обязино этого человени сто внутреннему такту в общении с людьми. Внешне Малли, събтавительсь, был очень привлекателсь. Высокий, суровое мужественное лицо, Большие голубые глаза с почти детским выражениему.

Несмотря на свой солидный стаж в партии и заслути перед органами". Малли очень стсенялся свосто "поповского" прошлого. Ему казалось, что все вокруг и даже его коллеги видят в нем прежле всего бывшего венгерского капеллана. Поэтому Малли даже не мог считать себя полноценным членом партии, хотя, как известно, сам Сталии учялся в духовной семинарии и до лваздатилетнего возраста зубрил катехизис, собяражь стать священником.

В дальнейцием оказалось, что это чувство неполношенности сыпрало в жизни Малли роковую роль. И произошию это же раз в тот критический момент, когда следовало бы освоболиться от подобных предрассудков и обрести полную ясность мыщисьния.

В июле 1937 года Малли был отозван в Москву. Возвращая ясь в СССР, он встрегил в Париже одного из своих колляони заговорили об арестах и расстредах чемистов, ито для тех дисй было обычным Малли был очень подавлен тем, что менено в таксе время ему приходится возгращаться в Москву. К тому же он знал, что грос его старых дружей по НКВД — Цтенибрук, сили и Ботсеско, полобно ему взятые русскими в плен в первую мировую войну, уже арестованы. Все это не предпециало лично Малли инчего хорощитето. "Я знаю, мрачно заменти ом, — у меня, бывшего пола, нет цансов на спассиис. Но я решна ехать, чтобы никто потом не говорил; этот пол и вправлу оказалестьтахи шпионом!"

Я не омень по-имал, что его заставляет емать в Москву. Он не был съязан по рукам и ногам, как многие из его русских коллет в Париже. Такие могивы, как любовь к родине или сграх за близких, тоже не играли для него инкакой роли. Его родиной была Венгрия, а не Россия, и родных р СССР у него ме было. Быть мижет, он решился на столь отчаянный шат в силу профессиональной привычик в смертельной спасности? Или он полагал, что человеку, прошедшему путь от священника до атеиста и чекиста, нет больше места в буржуазном обществе?

Итак, Малли вернулся в Москву, Месяца три он спокойно било, что он перехитрил судьбу и каким-то чудом избежал верной гибели. Однако в ноябре 1937 года Малли внезапно исчез. Стех пор о нем ничего не было известно.

В то время как разгром всех остальных управлений НКВД завершился очень быстро, вресты сотрудников Иностранного управления производились с большой осмотрительностью 
и были, так сказать, сгрого дозированными. До тех поле 
вока начальник этого управления Слушкий находился на своем посту, многим казалось, что Сталии решил не ослаблять 
то управление поголовными арестами, а, напротив, поберечь 
наиболее квалифицированные кадры, энающие заграницу и 
владеющие иностранными явыками.

К началу 1938 года в СССР вернулось большинство ветераном НКВД, работавших за рубском. Теперь Сталии уже более не нуждался в сохранении такой приманик, как все не смещенный Слушкий. 17 февраля в рабочее время Слушкого вызвали в кабинет его старото друга Михалиа Фриновского, которого Ежов сделал одним из своих заместителей. Слуста полчаса Фриновский полчаса буновский полчаса фуновский старот полчаса фуновского Шпительглясу: "Зайдите ко мие!" В просторном кабинете Фуновского Шпительглясу прежде весто увидел странную фитуру Слушкого, бессильно сползшую с кресла. На столе перед ним стояли стакан чая и тарелка с печеньем. Слушкий был мертв. Шпительгляс сразу же подумат, что Слушкого убили, по лучше было не задавать вопросов. Нервичиял, он предложил позвать враза, однако Фриновский замечил, что враз только что был и "медицина тут не поможет". "Сердечный приступ", — небрежно добавил он е видом знатока.

Фриновский назначил Шпигельгляса исполняющим обязанности начальника Иностранного управления и попросил его разослать во все зарубежные резидентуры шкуклярное письмо, информирующее о смерги Слуцкого. По просьбе фриновского Слушкий был охарактеризован в этом письме как "верный сталинец, сгоревший на работе" и "крупный деятель, которого потерял НКВД". Эта фразеология должна была усслить подозрения тех немногих ветеранов Иностранного управления, которые все еще находились за границей. Продолжая этот фарс, Ежов распорядился, чтобы гроб с тепом Слуцкого был выставлен в главном клубе НКВД "для прошания с умершим" и чтобы вокруг гроба нес дежурство почетный каралу.

Этот маскарад, однако, не достиг цели, скорее наоборот. Сотрудники НКВД коечто смыслили в судебной медицине и сразу же заметили на лице покойного характерные пятна — признак цианистого отравления.

Ежов не спешии рассылать ширкулярное письмо о смерти Слуцкого, составление Фриновским и Шигельтаксом; его не передали по телеграфу, а послали обычной дипломатической почтой, так что многие из работающих за границей узнали о смерти Слуцкого с грехнедельным опозданием. Я, например, получил ширкулярное письмо на двенадшатый день после смерти Слуцкого. За эти дли име пришлось отправить несколько телеграмм на его имя и получить на них телеграфные ответы за его под п и сь ю. В "Правде", прибывшей к нам одновременно с циркулярным письмом, был опубликован короткий некролог, подписанный: "Трупат зоваришей", Ни нарком Ежов, ни его заместитети не сочти нужным поставить свои подписи под некрологом.

## АРМИЯ ОБЕЗГЛАВЛЕНА

После расстрела старых большевиков, фигурировавших на двух московских процессах, и массовой расправы с сотрудниками НКВД террор, развязанный Стагиным, казалось, пошел на убыль. Даже самые больщие пессимисты не мотли представить себе, что этог кошмар еще будет иметь продолжение. Но Сталин всегда имел в запасе сюрприз, который невозможно было предвидеть даже хорошо знавщим его людям. 11 июня 1937 года советские газеты поместили краткое

правительственное сообщение, где было сказано, того маршал Тухачевский и семеро других крупных военных арестованы и предстанут перед военным трибуналом по обвинению в шпионаже в пользу "иностранного государства". Они были также обвинены в подготовке поражения Красной армии в войски замышлаемой капиталистическими государствами. Яротив Советского Союза. Наутро следующего дия было опубликовано новое официальное сообщение: суд состоялся, все обвиняемые приговорены к расстрелу, приговор приведен в исполнение. При этом правительство сочло уместным упомянуть, что в состав военного трибунала входил ряд крупных военных.

Итак, 12 июня советский народ узнал, что уничтожены прославленный маршал Тухачевский и такие видные военные, как Якир, Уборевич, Корк, Путна. Эйкоми, Фельцман и Примаков, еще вчера считавщиеся цветом армии и выдающимися стратегами.

Даже члены ЦК и большинство членов Политбюро не подозревали, что Сталин пойдет на то, чтобы расправиться с зтими людьми. Только когда до расправы оставались считанные дни, Сталин созвал чрезвычайное заседание Политбюро, на котором нарком обороны Ворошилов сделал доклад о заговоре, раскрытом в Красной армии. Уже то обстоятельство, что среди зтих военных, обвиняемых в шпионаже в пользу Гитлера, трое были евреи, делало подобные обвинения просто смещными. К тому же члены Политбюро знали, что если бы Тухачевский и его товарищи действительно были гитлеровскими агентами, то и Ворошилову не пришлось бы делать этот доклад перед Политбюро: он сам оказался бы арестован за "преступную беспечность". Ведь получалось, что, являясь наркомом обороны, он окружил себя шпионами и изменниками и, доверив им важнейшие военные округи Советского Союза, подвел страну к краю пропасти.

На этом заседании члены Политбюро вели себя именно так, как предполагал Сталин. Каждый из них знал, что достаточно любого неосторожного вопроса и, выйдля отсола, он попадет не домой, а в тюрьму. Каждый помнил, что личный шофер и телохранитель Приставлены к нему не кем иным, как наркомом внутренних дел Ежовым.

После расстрела Тухачевского и его товарищей по армии прокатилась волна арестов. Любой командир, назначенный на положность кемлибо из казненных, автоматически попадал под подозрение. Если учесть, что Тухачевский многие годы был заместителем Ворошилова, — нетрудно представить, скольких командиров он назначил, сколько подписат бумаг! И все упомянутые в этих документах оказались внесенными в черные списки.

Ежедиевно во всех военных округах СССР исчезали сотин команциров Красной армии. Вместе с ними шли за решетку их ближайщие помощники и все те, кто сиятался их друзьями. Проходили недели и даже месяцы, прежде чем арестованным удавалось подыскать замену. Часто, впрочем, бывало, что и те тоже арестовывались, как только доходила до них очередь.

Летом 1937 года Сталин восстановил в армии должности политических комиссаров, упраздненные Лениным в конце гражданской войны. В гражданскую войну комиссары приставлялись к боевым командирам по той причине, что этим командирам – в недавнем прошлом офицерам царской армии - новая власть не могла полностью доверять. Теперь Сталин приставил комиссаров к иным командирам, выросшим и получившим военное образование уже в годы советской власти. Получалось, что им тоже не доверяют. И действительно, Сталин начал относиться к командному составу армии, как к своим врагам: теперь уже трудно было понять, добивался ли он их ареста потому, что не доверял им, или, наоборот, полагал, что им больше нельзя доверять, так как они должны быть арестованы. Авторитет командного состава в армии резко упал, соответственно упала и дисциплина. Армия оказалась настолько деморализованной, что уже не могла считаться мощной боевой силой, и, несомненно, если бы Гитлер воспользовался этим для нападения на СССР, он одержал бы победу.

На партийных собраниях и митингах в воинских частях люди постоянно задавати один и тот же вопрос; "Кому же межно верить." Такой вопрос ставил вновь изайчасных комиссаров в затруднительное положение, и они обращались в ЦК за разъяснениями. "Доверяйте своим командирам", - гласил демагогический ответ ЦК.

К августу 1937 года аресты советских боевых командирокатились и ле Испании. Многие из советских военачальников, приданные в качестве советников генеральному штабу испанской республиканской армии, были отозваны Ворошиловым в Москву и расстреляны без суда. Среди них были (я называю псевдонимы, под которыми их знали в Испанскому правительству создавать республиканскую армию: Горев, командир советской танковой бригалы, работавший советником командующего Мадридским форнтом и вынессоветником командующего Мадридским форнтом и вынесший на своих плечах всю тяжелейшую кампанию по защите Мадрида. Среди уничтоженных оказался даже близкий друг и собутыльник Ворошилова — Ян Берзии, который под псевдонимом "Тришин" работал главным военным советником при испанском правительстве.

Любольтно, что Горева арестовали всего через два дня после того, как на специально устроенном торжестве в Кремпе Калиния вручал ему орден Ления за исключительные заслуги в испанской гражданской войне. Этот эпизод показывает, что даже члены Политбюро не знали, кто занесен в черные списки. Такие списки вели и такие дела рещали двое: Сталин и Ежов (а в дальнейшем — Сталин и Берия).

Если в уничтожении Сталиным старых большевиков еще можно было усмотреть какую-то, пусть извращенную логику, то теперь все недоумевали: зачем Сталину понадобилось разрушать собственную военную машину, оплот его личной власти, и уничтожать наиболее выдающихся боевых командиров, которых он сам отбирал и назначать.

Среди иностранных дипломатов в Москве получила распространение легенда о "больмом человеке в Кремле". Полагали, что столь чудовищимые действия мог предпринять лишь ненормальный, охваченный манией преследования. Но нет, всемогущий диктатор не был безумнем. Когда станут известны все факты, связанные с делом Тухачевского, мир поймет: Стания знал, что делает.

2

Я сделал все, что было в моих силах, чтобы узнать детали трагедии, происшедшей с Тухачевским. Больше всего меня интересовали показания маршала и его товарищей на суде. Мои друзья и знакомые по НКВД, наезжавшие в Испанию, по своему положению обязаный были знать то, что происходило на суде, посколько аппарату НКВД всегда поручались подготовка и охрана таких судилиш. Однако эти люди пожимали плечами: до того момента, как в газетах появилось сообщение о расстреле руководителей Красной армии, они и понятия не имелю об этом судебном процессе.

Подробности, интересовавшие меня, я узнал только в октябре 1937 года от Шпигельгляса. Оказывается, не было ни-

какого трибунала, судившего Тухачевского и его семерых соратников: они просто были втайне расстреляны по приказу, исходившему от Сталина.

— Это был настоящий заговор! — восклицал Шпигельгляс. — Об этом можне судить во панике, охватившей руководство: вее пролуска в Кремль были вдруг объявлены недействительными, наци части подняты по тревоге! Как говорил Фриновский, "все правительство висело на волоске", невозможню было действовать как в объчное время — сначала трибунал, а потом уж расстрел. Их пришлось вначале расстрелять, потом оформить тинбуналом!

Как утверждал Шпигельгляс, сразу же после казни Тухачевского и его соратников Ежов вызвал к себе на заседание маршала Буденного, маршала Блюкера и нескольких других высших военных, сообщил им о заговоре Тухачевского и дал подписать заранее приготовленный "приговор трибумага".

Каждый из этих невольных "судей" вынужден был поставить свою подпись, зная, что в противном случае его просто арестуют и заклеймят как сообщника Тухачевского.

Через некоторое время среди военных в Испании начал циркулировать слух, будто арестован Ворошилов. Это выглядело вполне правдоподобно, так как Ворошилов, будучи наркомом обороны, нес персональную ответственность за кадры своего наркомата. Слух произвел большое впечатление на Н., одного из высших военных советников испанского правительства. Однажды на каком-то военном совещании Н. отозвал меня в сторону и заговорщицким тоном спросил, известно ли мне об аресте Ворошилова и не знаю ли я, кто привез такое сообщение из СССР. Н. имел серьезные основания для беспокойства: в течение ряда лет он был одним из ближайших сотрудников наркома и теперь, зная сталинский "почерк", боялся, что ему придется разделить его судьбу. Даже, когда выяснилось, что слух не соответствует действительности, Н. не мог себя чувствовать в безопасности. Сегодня слух не подтвердился - может подтвердиться завтра: как-никак Ворошилов является наркомом обороны, и ведь именно в его ведомстве был раскрыт заговор, направленный против Сталина.

 Н. решил совершить непродолжительную поездку в Москву, якобы для того, чтобы доложить Ворошилову о ходе войны в Испании. В Москве он пробыл около двух недель. Воропилов обещал взить его с собой к Сталину, гоже для краткого доклада об Испании, но Сталин его почему-то не принял. Просил Н. и о встрече с Ежовым, в ту пору самым влиятельным после Сталина человеком в СССР. Однако и Ежов уклонился от встречи. Ежов не только занимал тогла должность наркома внутрениях дел, но и нес ответственность за работу Главного разведывательного управления Красной армии, которое Сталин изъял из ведения Ворошилова после "дела Тукачевского".

Н. вернулся в Испанию не таким нервным, но и далеко не успокоенным. С места в карьер он объявил мне, что Политбюро взяло "новую линию" по отношению Испании. До сих пор советская политика состояла в максимальной помощи республиканскому правительству вооружением, летчиками, танковыми зкипажами - и все для того, чтобы обеспечить республиканцам быструю победу над Франко. Теперь же Политбюро пришло к выводу, что для Советского Союза более выгодно иметь в Испании "равновесие сил", при котором война должна продолжаться, "сковывая Гитлера", как можно дольше. Все указания, полученные Н. от Ворошилова, основывались именно на этом решении Политбюро. Я не меньше своего собеседника был поражен этими макиавеллиевскими расчетами, чтобы выиграть время для подготовки обороны против Гитлера, Политбюро пошло на то, чтобы испанский народ как можно дольше истекал кровью.

Делясь со мной прочими московскими новостями, Н. коснулся и дела Тухачевского:

 Клим Ефремович<sup>8</sup> до сих пор не может прийги в себя Только сталинская решинельность и ежовская сперативность спасти положение. Ребата Ежова перестрелати и х безо всяких церемоний... Клим гонорит, нельзя было мешкать ни часу;

В дальнейшем Н. еще раз вернулся к тому же делу:

<sup>\*</sup> Ворошилов. Он фигурировал в прессе того периода под именем Клима Ефремовича, просто Клима, Климента Ефремовича и в наиболее торжественных случаях — Климентия Ефремовича.

Клима больше всего потрясла измена Гамарника. Это было действительно невероятно: мы все смотрели на Гамарника как на святого...

Гамарник был заместителем "Клима" по политической части. Советские газеты сообщали, что он покончил самоубийством за одиннадцать дней до расправы с Тухачевским.

Могут спросить: как Сталин допустил, чтобы военные, поставившие свои подписи под фальщивым приговором, узнали, что Тухачевский и другие расстреляны без суда?

Сталин сам ответил на этот вопрос: использовав авторитет имен этих видных военных для формального прикрытия убийства Тухачевского и других высших командиров Красной армии, он поспещил ликвидировать и самих "судей", оказавщихся свидетелями его грязного преступления. Не прошло и года, как один за другим были арестованы и уничтожены "судьи" маршала Тухачевского: командующий военно-воздущными силами Алкснис, командующий Дальневосточной армией маршал Блюхер, командующий войсками Ленинградского военного округа Дыбенко, командующий войсками Белорусского военного округа Белов и командующий войсками Североказказского военного округа Кащирин. Против них не было выдвинуто никаких обвинений, не было проведено ничего похожего на суд. Они были попросту "ликвидированы" в самом прямом и зловещем значении этого слова

Лишь двое "судей" Тухачевского выжили — маршал Буденный и будуций маршал Шапошинсков. Буденный, в прошлом унтер-офицер одного из казачых полков царской армии, был приятелем и собутыльником Сталина еще со времен граждынской войны. Это был толстокожий тип, далекий от "высоких материй", известный своими пынными кутежами и соочей до женщин — сотрудниц своего "секретариата". Сталину нечего было стесняться или опасаться Буденного.

Втерой "судья" - Шапошников — до революции был полковником царской армии и по своим убеждениям монархистом. В первые месящы революции он оказался свядетелем уничтожения многих своих друзей-офицеров. Он жил в постоянном страхе за собственную жизиь до тех пор, пока в одии прекрасный момент Сталин не заметил его и не взял под свою опеку.

Одним из пяти маршалов Советского Союза\* был Александр Егоров. Революцию он встретил подполковником царской армии, а в гражданскую войну командовал одной из армий, которые, будучи подчинены Тухачевскому, сражались на польском фронте. В те дни Сталин входил в состав егоровского штаба как политический комиссар (так называемый "член реввоенсовета") и привык с уважением относиться к военным способностям Егорова. Они подружились. Спустя многие годы, когда Сталин перекраивал историю гражданской войны, оплевывая Троцкого и выпячивая свою персону, он неоднократно привлекал в помощь Егорова как "беспристрастного" свидетеля. Егоров оставался одним из четырех сталинских компаньонов, неизменно приглащавшихся на попойки, которые Буденный устраивал для Сталина на своей даче. Став абсолютным диктатором, Сталин отказался от подобных подхалимских услуг со стороны почти всех прежних друзей. Тем не менее дружеские отношения с Егоровым сохранялись: Сталин и Егоров даже были друг с другом на "ты", как давние приятели. В общем, когда Сталин начал методично уничтожать верхушку Красной армии, никто из "хорошо информированных" людей не думал, что террор затронет Егопова

Летом 1937 года один из моих близких друзей, хорошо знавщий Егорова и друживший с его дочерью, вернулся в Испанию из очередной поездки на родину. От него я услышал о следующем странном эпизоде.

Вскоре после казни Тухачевского Сталин предложил Егорову занять его роскошную дачу. В ответ Егоров только покачал головой:

Нет, спасибо! Я человек суеверный...

От Сталина не спаслись ни осторожные, ни суеверные. В конце февраля 1938 года маршал Егоров был неожиданно сият с поста заместителя наркома обороны и вскоре бесспедно исчез.

<sup>\*</sup> Орлов имеет в виду так называемых "маршалов 1935 года", когда в СССР было впервые введено маршальское звание и его получили. Ворошилов, Буденный, Тухачевский, Егоров и Блюхер. (Примечание ред.)

Хотя армейская верхушка уже изрядно поредела в результате "чисток", Сталин гребовал от НКВД все новых и новых расстов высших командиров армии. Это была своего рода профилактика. Сталин понимал, что высшие военные, пережившие террор, не забудут об уничтожении спок товарищей и не избавятся от опасений, что та же сульба может постичь и их. На сталинском жаргоне такое состояние умов называтом "тегдоровых настроений" могло, по мнению Сталина, лишь одно радикальное средство.

Военными дело не ограничилось. В безудержной вакханалии террора, охватившей страну, самым страшным было то, что никто не мог хотя бы приблизительно объяснить себе смысл происходищего. Жертвами новой волны террора становиенсь не бывщие оппозиционеры, а ближайшие соратинеи Станина, помогавщие ему захватить власть. Легенда о "больном человекс, сидящем в Кремле", проникла уже в партию и народные массы. С кактим бешенством Сталии набросился на сюих самых преданных сподвижников, как основательно он разгромил собственную государственную машину, можно судить даже на основе простого перечия жертв.

За вторую половину 1937 года и 1938 год были арестованы следующие члены советского правительства, никогда не участвовавщие ни в какой антисталинской оппозиции.

Народные комиссары; тяжелой промышленности — Межлаук; финансов — Гринько; земледелия — последовательно Чернов и Яковлев:

торговли —Вейцер; связи — Халепский; военной промышленности — Рухимович; юстиции — Крыленко; совхозов — Калманович; просвещения — Бубнов;

водного транспорта— Янсон, Председатели ВЦИК (Всесоюзного центрального исполни-

тельного комитета) — последовательно Енукидзе, Акулов и Уншлихт; Председатель правления Госбанка — Марьясин; Заместитель председателя Совнаркома — Антипов:

Заместитель наркома тяжелой промышленности — Серебровский;

Заместитель наркома внешней торговли — Элиава; Члены Политбюро — Косиор и Рудзутак,\*

Эти люди все до одного были преданы Сталину. И я убеж-

ден, что до последней минуты инкто из них не знал, по какой прияние его арестовали и зачем Сталину понадобилось лицать его жизни.

Здесь перечислены только члены союзного правительства и союзного Политбюро. Но такая же резия была организо-

ожее под-чисков поливо соголно соголно правительства и союзного Политборо. Но такая же резия была организована на Украине, в Белорусски и других республиках. На Украине она сопровождатальсь самоубийством главам украинского правительства Любченко, в Белорусски - самоубийстком Червякова, председателя президиума Верховного совета республики.

К концу 1937 года союзные наркоматы и другие общего-

к концу 1921 года союзные наркоматы и другие оощегосударственные учреждения остались без руководства. Все промышленные предприятия оказались в полупарализованном состоянии Воюду гребовапись новые администраторы, новые директора. Но Сталии опасался назначать их из оставщегося числа обіватных кадров, имевщихся в распоряжении ЦК, так как эти люди были в той или имой степены связаны по прошлой работе с теми, кого он истребил. Поэтому он назначал руководить важными госуларственными учреждениями, и лаже целыми наркоматами, совершение случайных людей, притом с такой поспешностью, с какой в нермальные времена не набирают даже рядовых служащих.

Для илиострации приведу такой случай, ставщий мне известным, что называется, из первых рук. Одважды всчерем в Московском институте внешней торговии появились два представителя ШК партии. Они попросили директора института и членов партбюре извавать им двух политически проверенных студентов, которых можно было бы порекомендовать ва "ответственные должности". Члены инспитутского партбюро, посовещавшись, назвали две фамилии: одна звуча-

Орлов приводит заведомо неполный список, не упоминая в нем, например, наркома здравоохранения Каминского, наркомов Ягоду и Фриновского (о них пойдет речь дальше). (Примеч.ред.)

ла Чвялев, другую я забыл. Гости просили директора института безотлагательно прислать обоих студентов в отдел кадров ЦК. Прошло дня два, преподаватели и студенты института, раскрыв свежие газеты, не поверили своим глазам: там были опубликованы официальные постановления о назначении Чвялева, еще недавно работавшего скромным служащим советского торгпредства в Германии, ни много ни мало наркомом внешней торговли. Стал членом правительства и второй студент: он тоже получил какой-то наркомат.

Насильственная смерть не обощла также и руководителей кавказских республик, то есть той части страны, где Сталин родился и вырос. Там он лично знал всех руковолителей. Они относились к нему с особой неприязнью, так как слишком многое знали о его прошлом. Ему требовалось избавиться от них прежде, чем им придет в голову писать свои мемуары. Эта задача была возложена на секретаря Закавказского ЦК партии Лаврентия Берия, который в прошлом был руководителем НКВД Закавказья.

В июне 1938 года в Тбилиси закончился наконец поединок, годами продолжавщийся между Сталиным и одним из самых известных большевиков Закавказья — Буду Мдивани, быв-шим руководителем грузинского правительства. Мдивани, знавший Сталина с юных лет, одним из первых разглядел за сталинскими интригами его диктаторские замашки. Дело происходило в 20-х годах, еще при жизни Ленина. Мдивани и Сталин тогда поссорились, и Ленин принял сторону Мдивани.

Когда инквизиторы из НКВД пытались уговорить Мдивани дать ложные показания, направленные против себя и других бывших руководителей Грузии, он ответил им клас-

сической фразой:

 Вы убеждаете меня, что Сталин обещал сохранить ста-рым большевикам жизнь? Я знаю Сталина тридцать лет. Он не успокоится, пока не перережет нас всех, начиная от грудного младенца и кончая слепой прабабушкой!

Мливани отказался оклеветать себя и был расстрелян.

## ЯГОДА В ТЮРЕМНОЙ КАМЕРЕ

1

В кошмарной атмосфере бессудных расстрелов и безотчетного ужаса, охватившего выс отрану, энергично шла полготовка третьего московского процесса, на который надлежало вывести последнюю группу старых большевиков, сполвижников Пенина. Стапинские никвичиторы орудовали теперь более уверенно. Во-первых, их методы прошли успешную проверку на двух первых процессах. Во-аторых, психоз весобщего страха, порожденный массовым террором этих лет, вооружил следователей дополнительными средствами водлействия на обвиняемых

Теперь, когда требовалось сломить их волю, угровы заметно преоблагали нал обещаниями. Если во время поптотовки лаух предъидущих процессов еще не все арестованные верии, что Сталин может привести в исполнение дикие угровы, относящиеся к их детям, то теперь никто из обвинаемых не сомневался в серьезности таких угроз. Чтобь на этот счен оставалось излюзий, Ежов распорядился подеаживать в каждую тюремную камеру под видом арестованных агентов НКВД. Эти агенты должны были рассказывать другим заключенным истории о том, как десяти-двенадшатилетних детей выводили на расстрел вместе с родителями. В садметькой атмосфере моральных пыток, расстрелов и самоубийств можно было поверить всему.

Здесь мне хотепось бы упомянуть несколько действительных фактов, относминися к судьбе детей старьк большевиков. Помию, осенью 1937 гола до иностранных сотрудников НКВД дошел слух, что Ежов приказал руководителям управления НКВД в исриферийных областях страны арестовывать детей расстрелянных партийцев и выносить им приговоры на основе тех же статей Уголовного кодеска, которые были применены к их родителям. Слух представлядся настолько невероятным, что ия я, им мои товарищи не принимали его всерьез. Действительно, как можно было поверить тому, что Сталии сможет обвинить деяти-двенадителных детей в заговоре с целью свержения советского правительства? Вітрочем, слухи были очень упорыными и доходили до нас вновь и вновь, притом через хорошо информированных людей. Мие не удалось тогда получить конкретные сведения о судьбе детей казненных партийнев, а после моего разрыва со сталиншиной вообще было трудно рассчитывать, что когданибудь ко мие в руки попадут эти данные. Но жизнь полна неожиданисстей – ситуация в какой-то степени проясиилсь довольно скоро, притом вполне открыто, с помощью офишальной советской печаты.

В компе февраля 1939 гола в советских газетах появилось сообщение об аресте некоего Лумькова, начальника управления НКВД в Ленниске-Кузиецие, н его подчиненных за го, что опи арестовывали малолетних детей и вымогали у мих показиния, будто те принимали участие в заговоре с целью свержения советского правительства. Согласно этому сообщению, детей держали в переполненных камерах, вместе с обычными уголовинками и политическими заключеными. В газетах был описан случай, когда десятилетиий мальчик, по мисин Володи, в результате допроса, длившегося всю ночь, сознался, что в течение трех, дет состоял в фацискоской организации.

Одни из свидетелей обвинения на суде показывал:

 Мы спращивали ребят, например, откуда им известно, что таксе фашилм. Они отвечали примерно так: "Фацистов мы видели только в книо. Они носят Белле фуражки". Котда мы спросили ребят о троцкистах и бухаринцах, они ответили: "Этих людей мы встречали в тюрьме, где нас держали".

Раз дети встречались с троцкистами и бухаринцами в порьме, то, лизчит, троцкисты и бухаринцы в свою очередь видели там детей и, безусловно, знали, что они обвинены в антигосударственном заговоре и в других пресгуплениях, караемых смертые. Ничего удивительного, что обвиняемые, представшие перед судом на третьем из московских процессов, готовы были любой ценой сохранить жизиь собствениым детям и уберечь их от станинского пыточного следствии.

Пусть инкого ие удивляет то обстоятельство, что Сталии решенийся вывести на открытый суд некоторые факты, порочащие его систему. Это была обычая для Сталина тактика: когда его преступления получали огласку, он специя снять с себя всякую ответственность и переложить вниу на своих чиновинков, выволя их напоказ в открытых судебных процесах. Им тоже была дорога собственняя жизиь, на тактих судах не прозвучало ни слова о том, что они совершали преступления, осуководствумсь поямыми указаниями сверху.

На третьем московском процессе, начавшемся в Москве в марте 1938 года, в качестве главных обвиняемых фигурировали: Николай Бухарин, бывший глава Коминтерна, член ленинского Политбюро и один из крупнейших теоретиков партии; Алексей Рыков, гоже бывший член Политбюро и заместитель Ленина в Совете народных комиссаров, после ленинской смерти возглаявщий советское правительство: Николай Крестинский, бывщий секретарь ЦК партии и заместитель Ленина по организационным вопросам; Христиан Раковский, один из самых уважаемых старых членов партии, имеющий огромные заслуги перед революцией и назначеный, по указанно Ленина, урководителем советской Украины

И вот рядом с этими прославленными деятелями партии на скамые подсудимых оказалась однозная фигура, появление которой среди арестованных друзей и соратников Ленина было сенсацией мирового значения.

Речь идет о бывшем руководителе НКВД Генрике Яголе. Тот самый Ягода. который полтора года назад, роковой автурстовской ночью 1936 года, стоял с Ежовым в подвале здания НКВД, наблюдая, как происходит расстрел Зиновьева, Каменева и других осужденных на первом процессе. А теперь сам Ягода, по приказу Сталина, посажен на скамыю полеущимых как участник того же самого затовора и один из ближайцих сообщинков Зиновьева, Каменева, Смирнова и других старкы большевиков, которых ои же пытал и казнил.

Более чудовищную нелепость трудно было себе представить. Казалось, что Стапин весь свой тапант фальсификатора израсходовал на организацию первых двух процессов и его "творческое" воображение исчерпало себя...

Подливное же объяснение того, что поверхностному иабливатель могло казаться просто нелепостью, составляет один из главнейцик ескретов всех грех московских процессов. Дело в том, что Сталин применил такой "цинотский" ход отнодь не по недомыслию. Напротив, он был чрезвычайно проинцателен и дъявольски ловок, когда дело касалось политических интриг. Просто он не смог избежать специфических трудностей, с какими сталкиваются все фальсификаторы, когда следы их подлого с таковятся явными.

Итак, выдумав чудовищную нелепость, будто Ягола был сообщником Зиновьева и Каменева, Сталин полностью снимал с себя ответственность за некое давнее преступление.

следы которого оказались недостаточно затерты и веди прямо к нему, Сталину. Этим преступлением было все то же убийство Кирова

Я уже писал, что наутро после убийства Кирова Сталин. оставив все дела, прибыл в Ленниград — якобы для расследования обстоятельств убийства, а в действительности, чтобы проверить, соблюдены ли все необходимые предосторожности. Обнаружив, что в деле отчетливо проступает "рука НКВЛ". он сделал все для того, чтобы замести следы этого участия. Он поспещил отдать приказ о расстреле убийцы Кирова н распорядился ликвидировать без суда всех, кто знал о ролн НКВЛ в этом леле.

Олнако напрасно Сталин думал, что тайна убниства Кирова так и останется навсегда тайной. Он явно просчитался, не придав значения, скажем, тому факту, что заместителей Кирова удивило таинственное исчезновение его охраны из эпополучного коридора. Заместители Кирова знали также, что его убийца – Николаев – за две недели до того уже был задержан в Смольном, что при нем и тогда был заряженный револьвер, и тем не менее, спустя две недели ему снова выдали пропуск в Смольный.

Но нанболее подозрительным, что подтверждало слухи, будто Киров был ''ликвиднрован'' самими властями, выглядел сталинский приказ Агранову и Миронову: очистить Ленинград от "кировцев". В ленинградское управление НКВД были вызваны сотни видных деятелей, составлявших основу кировского политического и хозяйственного аппарата. Каждому из них было предписано в течение недели покинуть Ленинград и переехать на новое место работы, которое было подобрано, как правило, в отдаленных районах Урала и Сибири.

Впервые в истории советского государства партийные чиновники получали новое назначение не от партни, а от НКВД Срок, назначаемый для выезда, был столь кратким, что многие директора предприятий не успевали передать дела. Попытки опротестовать этот произвол или получить какие-то разъяснения наталкивались на стереотипный ответ; "Вы слишком засиделись в Ленинграде". В течение лета 1935 года таким образом было выслано из Ленинграда около 3500 человек. Вся эта кампания очень напоминала чистку городских организаций от "зиновьевцев" несколькими голами ранее. после поражения зиновьевской оппозиции.\* Неудивительно, что в партийных кругах ходил слух о том, что Киров возглавил новую оппозицию, но ее удалось уничтожить в зародыше.

Сотрудникам НКВД также было известно больше чем следовало, и, видимо, через них информация о том, что ленинградское упревление НКВД приложило руку к убийству Кирова, просочилась в аппарат ШК.

В тех кругах партийцев, которые ориентировались в обстановке, было известно, что Ягода — лишь номинальный руководитель НКВД, а подлинный хозии этого ведомства — Сталин. Эти круги прекрасно понимали (или догадывались), что раз НКВД замещан в убийстве Кирова, значит, убийство совершем по указанию Сталина.

О том, что тайна убийства Кирова в общем-то перестала быть тайной, Сталин узнал с запозданием. Ятола, снабжавший его разнообразной информацией, в том числе и сводками различных слухов и настроений, боялся докладывать об этом. В ушах Яговы все еще звучала бешенам сталинская реплика: "Мудак!", брошенная ему в Ленинграде. Видные члены ILK, постепенно узнавшие тайну убийства Кирова, тоже не спешили сообщить об этом Сталину, поскольку этим они автоматически зачислили бы себи в категорию людей, знающих "слишком много".

В общем, когда все то стало известно Сталину, было уже поздино думать о более тщательном сокрытии истины. Оставалось голько одно: объявить открыто, что убийство Кирова было делом рук НКВД, и отнести все на счет Ягоды. А поскольку на первых двух московских процессах ответственность за это убийство была возложена на Зиновьева и Каменева, то теперь Ягода должен был стать их сообщинком. Таким образом, извилистые увертки, объячно сопровождающе любое мощеничество, заставили Сталина вести воедино две взаимоисключающие версии. Так родилась эта абсурдная легенда, будто Ягода, возглавлявщий подготовку первото московского процесса, а затем казнивший Зиновьева и Каменева, в действительности был их сообщинком.

По иронии судьбы тогда эту чистку возглавлял не кто иной, как Киров. (Примеч.ред.)

Появление всемогущего начальника сталинской тайной полиции на оскамье полсудимых произвело в стране фурор, Тем более что Сталин, по своему обычаю, навесил на него множество невероятных грехов. Оказывается, Ягода, в течене пятнадшати лет возглавлявший советскую контрразвелку, сам являлся иностранным шпионом. Уже одно это звучало фантастически. Но сверх того, Ягода, известный всей стране как свиреный палач троцкистов, сам оказался трошкистом и доверенным агентом Трошкого.

Это Ягода опрыскивал стены ежовского кабинета ядом, чтобы умертвиъ Ежова. Это он набран целую команду врачей, чтобы "залечить насмерть" тех, кого он не решалася убить в открытую. При упоминании подобных приемов в уме воскресали легенцы об умершалении соперников ароматом ядо-

витых цветов и дымом отравленных свеч.

Однако народ не мог расценивать все происходящее как всего лишь кошмарную легенду. Прозаические стенограммы судебных заседаний, сообщения о расстрелах обвиняемых придавали этим кошмарам путающую реальность. Из всего происходящего люди могли следать сриниственно важный для себя вывод: уж если всемогущего Ягоду так бесцеремонно бросили в тюрьму, то никто в СССР не может чувствовать себя в безопасности. Коль скоро сам создатель инквизиторской машины не смог выстоять под се давлением, то уж никакой смертный не Оложен наделься на поблажку.

Если бы у Сталина не возникла насушная потребность обвинить Яголу в убийстве Кирова, он, конечно, не посадил бы его на скамыю подсудимых. Потерять Яголу, отказаться от его бесценных услуг — было серьезной жертвой для Сталина. За пятнадцать дет, что они проработали рука об руку, Ягода сцелагся чуть ли не "вторым я" Сталина. Никто так не понимал Сталина, как Ягода. Никто и прибиженных не сделал для него так много. Никому Сталин не доверял в такой степени, как Ягоде.

Обладая сталинскими чертами — той же изворотливостью и подоэрительностью — и почти сталинской виртуозностью в искусстве политической витриги, именно Ягода оплетал потенциальных соперников Сталина предательской паутиной и пшательно подбирал ему беспринципных, но надежных помощинков. Когда Сталин начинал подозревать кого-то из наркомов или членов Политбюро, Ягода назначал в заместители подозреваемому одного из своих доверенных сотрудников. Так, помощник Ягоды Прокофьев поочередно заимиал посты заместителя наркома тожелой промыщенности и наркома гожелой промышенности и наркома гожелой промышенности и наркома гожеловича—наркома путей сообщения. Помощники Ягоды Мессинг и догановский были направлены заместителями к наркому внеший торговли, а заместителя Ягоды Трилиссер назначен помощником Пятищкого, который в то время руководил Коминтерном. Я мог бы назвать и многих других, подобраных Ягодой для укрепления диклагорской власти Сталина в государственом и павтийном аппалате.

Ягола собирал для Сталина компрометирующую информацию, касающуюся высшкох руководителя начинали проявляться малейше признаки независимости, Сталину достаточно было протянуть руку к досье, подобраниму яголой В Таком досье наряду с серьезными документами, например доказательствами былой принадлежности советского государственного деятеля к информаторам царской полиции, можно было встретить смехотворные донесения наподобие гого, что жена этого деятеля колотит свою домработницу или что на Пасху она тайно ходила в церковь саятить кулину. Самым распространенным прегрешением было такое: почти все сталиские соратиких, заполняя партийные анкеты, принисывали себе доревольщогоный партийный стаж, которого в действительности не имели.

В досее были отражены также скандалы, связанные с половой распущенностью "вожлей". Мне довелось видеть донесение такого рода, относившееся к Куйбышеву, который занимал должность заместителя председателя Совиаркома. Как-то он "помитил" с бакнета жену председателя правления Госбанка и скрывался в ее обществе три дня подряд, так что пришлось отменить все заседания Совнаркома, назначенные на эти дни. Другое донесение относилось к 1932 году и было связано с похождениями члена Политбюро Рудмутаха. На одном из приемов тот усиленно утошал спиртими триналцатилетнюю дочь второго секретаря Московского комитета партии и затем изнасиловал ее. Еще одно донесение, относмиссея к тому же Рудзугаку; в 1927 году, прибыв в Париж, он пригласил группу сотрудинков советского поппредстве женами пройтись по сомнительным заведениям и там раз де вал проституткам часвые крупными купюрами. Как правило, Сталин не использовал эти компрометирующие донесения, пока не считал необходимым специально призвать к порядку того или иного из своих сановников.

Ягоду можно было назвать глазами и ушами Сталина. В квартирах и на дачах членов Политбюро и наркомов он установил замаскированные микрофоны и всю информацию, полученную таким путем, докладывал Сталину. Сталин заял всю подиятотную своих соратинков, нереджо был в курсе их самых сокровенных мыслей, неосторожно высказанных в разговоре с женой, сыном, братом или другом. Все это ограждало сталинскую единоличную власть от всяких неожиданных корпризов.

Кстати, 'Сталин был чрезвычайно ревнив ко всем провълениям дружбы среди своих приближенных, особенно членов Политбюро. Если двое или трое из них начинали встречаться в свободное время. Ягода должен был навострить уши и сделать Сталину осответствующий доклал. Ведь люди, связанные личной дружбой, склонны доверять друг другу. А то могло уже привести в возникновению группы или фракции, направленной против Сталина. В подобных случаях он старатся спровощировать ссору между новыми друзьями, а если они туге соображали, что от них требуется, то и развединить их. перевеля одного из них на работу вне Москам вли используя другие "организационные меры". Устуги, ксторые Ягода оказывал Сталину, были серьезны и мистосформы Но главная ценность Ягоды остеляла в том,

Услуги, которые Ягода оказывал Сталину, были серьезны и мистообралы Но главная ценность Ягоды состояла в том, что он преследовал политических противников Сталина с бслеримерной жестокостью, стер с лица земли остатки оппозиция и старум, ленинскую гвардию.

При всем том Ягола был единственным, кого, несмотря на его громадную власть. Сталии мог не опасаться как соперника. Он завл., что, если Ягола и налумает сколотить политическую фракцию, направленную против его, сталинского, руковопства, партия за ним не пойдет. Путь к соглашению со старой гварлией был для него навсегла закрыт трупами старых большевиков, расстрелянных им по приказу Сталина. Не мог Ягола сколотить и новую оппозицию из тех, кто окружал Сталина, — члены Политбюро и правительства ненавидели его лютой ненавистью.

Они не могли смириться с тем, что Сталин доверил Яголе, человеку без революционного проципото, с столь пирокую власть, что Ягода получил лаже право вмешиваться в дела наркоматов, подчиненных им, старым революционерам. Вброднилов отважился на затяжную борьбу со спесногделами НКВД, созданными Ягодой во всех воинских частях и завимавшимися неустанной слежкой в армин. Катанович, нарком путей сообщения, был раздражем вмешательством Транспортного управления НКВД в его работу. Члены Политбюро, руководивщие промышленностью и торговлей, были уязвалень тем, что Экономическое управленые НКВД регуларно вскрывало скандальные случаи коррупции, растрат и хищений на их предприятиях.

В подчиненных им ведомствах Ягода держал тысячи тайных информаторов, с помощью которых он в любой момент мог наскрести множеснов неприятных фактов, дискредитирующих их работу. Всеобщая неприязнь к Ягодо объяснялась сще и тем, что все эти крупные шишки из сталинской свиты чувствовали себя постояню, как под стеклянным колпаком, и не могли сделать шагу без "личной охраны", приставленной к ими все тем же Яголой.

Все это как раз очень устраивало Сталина: он знал, что Ягода инкогла не вступит чи в какой стовор с ченами полубюро, а сели среди членов ЦК и возинкен телегальная группировка, для Ягоды и мощного аппарата НКВД, не составит груда справиться с ней. Диктатору, вечно опасающемуся потерять власть, было крайне важно иметь такого начальника службы безопасности и личной охраны, на которого можно положиться.

В общем Сталин и Ягода нуждались друг в друге. Это был союз, в котором не находилось места третьему партнеру. Их связывали жуткие тайны, преступления и ненависть, испытываемая народом к тому и другому. Ягода был верным сторожевым псом Сталина: охраняя его власть, он защищал и собственное благополучие.

В 1930 году один из заместителей Ягоды — Трилиссер, старый член партии, отбывций десять лет на царской каторге, по собственной инициативе предпринял исследование биографии своего начальника. Автобиография Ягоды, напи-

санная по требованию Оргбюро ЦК, оказалась лживой. Ягода писал, что он вступил в партию большевиков в 1907 году, в 1911 году был отправлен царским правительством в ссылку и в дальнейшем принимал активное участие в Октябрьской революции. Почти все это было неправдой. На самом деле Ягода примкнул к партии только летом 1917 года, а до того не имел с большевиками ничего общего. Трилиссер отправился к Сталину и продемонстрировал ему плоды своего труда. Однако это расследование имело неприятные последствия не для Ягоды, а для самого Трилиссера. Сталин его прогнал, а Ягода вскоре получил повышение в должности. Впрочем, было бы наивным думать, что Трилиссер действительно навлек на себя сталинский гнев. Напротив, Сталин был рад получить информацию, компрометирующую Ягоду, притом такую, какую сам Ягода никогда не решился бы внести в свое досье. Сталин всегда предпочитал окружать себя не безупречно честными и независимыми революционерами, а людьми с тайными грехами, чтобы при случае можно было использовать их как инструмент шантажа.

Члены Политбюро еще помиили то время, когда они решание открыто выступать против Ягоды. Они пытались тогда уговорить Сталина убрать Ягоду, а на столь вжяный пост назначить кого-либо из иих. Мне, например, известно, что в 1932 году заилть этот пост жаждал Катанович, Одиако Сталин отказался уступить членам Политбюро такой мощный рычаг своей слинопичной диктатуры. Он хотол пользоваться им в одиночку. НКВД должен был оставъться в его руках слепым орудием, которое в критическую минуту можно было бы обратить против любой части ЦК и Политбюро.

Настранявля Стапина проти в Лтовы, Каганович и некоторые другие члены Политбюро пытались внушить ему, что Ягода до то Фуше российской реаболюции Имесле в виду Жозеф Фуше, знаменитый министр полиции в эпоху Французской революции, который последовательно служил Революции, который последовательно служил Революции, Директории, Наполеону, Людовику Восемналцатому, не будучи лодяльным из к одному из этих режимов. Эта историческая парадлель, по мнению Кагановича, должна была возбудить в Сталие нехорошие предуластвия и побудить его убрать Ягоду, Кетаги, именно Кагановича коварно присвоил Ягоде кличку "Фуше". В Москве как раз был опубликован перевод талантливой кими Стефана Цвейта, посвященной

французскому министру полиции, книга была замечена в Кремле и произведа впечалление на Сталина. Ягола зана, что Кагановия прозват сте "Фуше", и был тим изрядно раздосадован. Он предпринимал немало попыток задобрить Кагановича и установить с ним дружеские отношения, но не преуслел в лож.

Припомиваю, каким забанным гщеславием дышала физиономия Ягоды всего за тричетыре месяца до его неожиданиого смещения с поста наркома внутренних дел (он был назначен наркомом связи, а вскоре после этого арестован). Ягода не только не предвидел, что произобдет с ими в бижабщее время, папротив, он инкогда не чувствовал себя так уверенно, как тогда, легом 1936 года. Вся только что он оказал Стадо, иу самую больщую из всех услуг: подготовил суд над Зиновьевым и Каменевым и "подверстал" к ним других близких делинских соратнико-

В 1936 году карьера Ягоды достигла зенита. Весной он получил приравненное к маршальскому звание генеральной комиссара государственной безопасности и новый военный муклир, придуманный специально для него. Сталин оказал Ягоде и вомее небывалую честь: он приласил его занять квартиру в Кремле. Это свидетельствует о том, что он ввел Ягоду в тесный круг своих приближенных, к которому принадлежани голько члены Политбюро.

На территории Кремля расположено несколько творцов, соборов и административных зданий, однакс квартитр в соременном понимании этого слова там почти нет. Сталия и аругие члены Политбюро занимали там очень скремные по размерам квартиры, в которых до революции жиза прислута. На ночь все размезжались по загородным резиденциям, Однако иметь квартиру в Кремле, пусть самую крохостную, сталинские сановники сиятали несравненно более чрестижным, чем жить в воликоленном особияке за пределами кремлевских стем.

Словно бы опасажеь, что Сталии вельмет свое приглашение мазад, Ягоды назавтры же перебрался в Кремль, впрочем, оставив за собой роскошный особияк, построенный слешвально для него в Милюгинском переулке. Несмотри на то что стояли жаркие дим, Росков в свое загорелемую резиденцию. Озерки только раз в неделю Очевидно, московская паль и лухота были ему больше по нраву, чем московская паль и лухота были ему больше по нраву, чем

прохлада парка в Озерках. То, что Ягода стал обитателем Кремля, обсуждалось в высших сферах как большое политическое событие. Ни у кого не оставалось сомнений, что над Кремлем взошла новая звезда.

В кругу сотрудников НКВД рассказывали такую историю. Сталии был будго бы так доволен капитуляцией Зиновьева с Каменевым что сказал Яголе: "Сеголия вы заслужили место в Политбюро". Это означало, что в ближайшем съезде Ягола станет канцилатом в члены Политбюро.

Не знаю, как себя чувствовали в подобных ситуациях старые дисы Фуше или Макиавелли. Предвидели ли они грозу, которая стушалась над их головами, чтобы смести их через немногие месети их через немногие месетим 7 аго мне хорошо известно, что Ягол, встречавшийся со Сталиным каждый день, не мот прочесть в его глазах инчего такого, что двало бы основания для тревоги. Вапротия, Яголе казалось, что он как инкогда близок к давней своей цели. Пока члены Политбюро смотрели на него сверху вниз и держались с ими отчуждению — теперь им придется потесниться и дать ему место рядом с собой как равному.

Ягода был так воодушевлен, что начал работать с энергией, необычной дэже для него, стремясь еще больше усовершенствовать аппарат НКВЛ и придать ему еще больший внешний блеск. Он распорядился ускорить работы по сооружению канала Москва—Волга, надведь, что канал, построенный силами заключенных пол руковолством НКВЛ, назовут его минема. Тут было нечто большее ечи прогот писелавие: Ягода рассчитывал "сравняться" с Кагановичем, именем которого был назван московский метропсилитен.

Легкомыслие, проявляемое Ягодой в эти месяцы, доходило по смешного. Он увлекся переодеванием сотрудников НКВД в новую форму с золотыми и серебряными галучами и одновременно работал над уставом, регламентирующим правила поведения и этикиета энкавелистов. Только что введя в своем ведомстве новую форму, он не успокоился на этом и решил ввести супеформу для высщих яниов НКВД: белый габардиновый китель с золотым шитьем, голубые брюки и лакированные ботинки. Поскольку лакированная кожа в СССР не изготомлалых, Ягода приказла выписать ее из-за границы. Главным укращением этой суперформы должен быт стать небольшой позолоченный кортик и напособие того, какой носили до революции офицеры военно-морского флота.

Ягода далее распорядился, чтобы смена энкаведистских каразулов происходила на виду у публики, с помпой, под музыку, как то было принято в царской лейбе вардии. Он интересовалов уставами царских гвардейских полков и, водражая им, издал ряд совершение дурашких приказов, относящихся к правилам поведения сотрудников и взаимоотнолениях между подчиненными и выпистоящими. Люди, 
сще ввера находившиеся в товарищеских отношениях, теперь 
должны были вытагиваться друг перед другом, как механические солдатики. Шелканье каблуками, лихое отдавание чести, лакончиные и почительные ответь на вопросы вышестоящих — вот что отныме почиталось за обязательные признаки обязательные ответь и коммуниста.

Все это было лишь началом целого ряда новществ, вводимых в НКВД и, кстати, в Красной армии тоже. Цель была одна: дать понять трудящимся Советского Союза, что револющия, со всеми се соблазнительными обещаниями, заверщилась и что сталикский режим придвян страну так же основательно и прочно, как династия Романовых, продержавшаяся три столетия.

Негрудно представить себе, что почувствовал Ягода, когда рука неверной судьбы низвертла его с вершины власти и втолкнула в одну из бесчесленных тюремных камер, где годами томились тысячи ин в чем не повинных людей. Охраняя власть диктатора и скрупулено следуя сталинской карательной политике. Ягода подписывал приговоры этим людям, лаже не считая нужным взглянуть на них. Теперь сму самому было суждено проделать путь своих бесчисленных жертв.

Ягода был так потрясен арестом, что напоминал укрощенного зверя, который никак не может привыкнуть к клетке. Он безостанновочно мерял шатами пол своей камеры, потерял способность спать и не мог есть. Когда же новому наркому внутренних дел Ежову донесли, что Ягода разговаривает сам с собой, тот встревожился и послал к нему врача.

Опасаясь, что Ягода потеряет рассудок и будет непригоден для судебного спектакля, Ежов попросил Слуцкого (который тогда еще оставался начальником Иностранного управления Н(КВД) время от времени навещать Ягоду в его камере. Ягода обрадовался приходу Слушкого. Тот обладал способностью имигировать любое человеческое чувство, но на этот раз он, похоже, действительно сочувствовал Ягоде и даже искрение пустил слезу, впрочем, не забывая фиксы-ровать каждое слова арестованного, чтобы потом все передать Ежову. Ягода, конечно, понимал, что Слушкий пришел не по собственной воле, но это, в сушности, инчего не меняло. Ягода мог быть уверен в одном: Слушкий, сам опасавщийся за свое будущее, чувствовал бы себя гораздо счастивкее, сели бы начальником над ним был не Ежов, а по-прежнему он, Ягода. Лучше бы Слушкому навещать здесь, в тюремной камере, Ежова.

Ягода не таился перед Слуцким. Он откровенно обрисовал ему свое безвыходное положение и горыхо пожаловался, что Ежов за несколько месяцев развалит такую удесную мациину НКВД, над созданием которой ему пришлось трудиться цельки вигнадцать лет.

Во время одного из этих свиданий, как-то вечером, когда Слуцкий уже собирался уходить, Ягода сказал ему:

Можещь написать в своем докладе Ежову, что я говорю: "Наверное, Бог все-таки существует!"

 Что такое? — удивленно переспросил Слушкий, слегка растерявшись от бестактного упоминания о "докладе Ежову".

Очень просто, — ответил Ягода то ли серьезно, то ли в шутку. — От Стапина я не заслужил инчего, кроме благодарности за верную службу, от Бога я полжен был заслужить самое суровое наказание за то, что тысячу раз нарушал его заповеди. Теперь погляди, где я нахожусь, и суди сам: есть Бог или нет.

## "МЕДИЦИНСКОЕ" УБИЙСТВО: СМЕРТЬ ГОРЬКОГО

1

На третьем московском процессе Сталии дал ответ тем зарубежным критикам, которые все упорнее ставили один и тот же каверзный вопрос: как объяснить тот факт, тот десятки тщательно организованных террористических групп, о которых столько говорилось на обом первых порцессах. смогли совершить лишь один-единственный террористический акт -- убийство Кирова?

Сталин понимал, что этот воврос попадает в самую гочку: действительно, факт одного лишь убийства был слабым местом всего грацикозного судебного сенехакля. Уйти от этого вопроса было невозможно, Ну что ж, он. Сталин, примет вызов и ответит критикам. Чем? Новой легендой, которую он вложит в уста подсудимых на третыем московском процессе.

Итак, чтобы достойно ответить на вызов, Сталий должен был указать помменно тех руководителей, которые погублены заговорщиками. Однако как их найти? За последние двалыть лет народу было сообщено голоко об опном терроритеческом акке — все о том же убийстве Кирова. Для тех, кто хотел бы проследить, как действовал изощренный сталиский мол, едва ли мог представиться более водколящий случай, чем этот. Посмотрим, как Сталии разрешил эту проблему и как она была предприясней суху.

Между 1934 и 1936 годами в Советском Союзе умерпо естественной смертью несколько видных политических деятелей. Самыми известными из них были чден Политбюро Куйбышев и председатель ОГПУ Менжинский. В тот же период умерлы А.М.Горький и его сын Маским Пециков Сталии решил использовать эти четыре смерти. Хотя Горький не был членом правительства и не входил в Политбюро. Сталии и его хотел изобразить жертвой террористической деятельности заговоршиков, надеясь, что это этоделяние вызовет возмущение нареда, направленное претив обвиняемых,

Но осуществить этот план было не так-то просто даже обсвеченному диктаторской властью Сталину. Спомность заключальсь в том, что подлинные обстоятельства смерти каждого из этох, что подлинные обстоятельства смерти каждого из тих, Публиксвались заключения врачей, обстеповащиму умерших, и лизиям было известно, что Куйбышев и Менжинский много дет страдали грудной жабой и оба эмерци от серденного приступа. Когда в июне 1936 года заболел писстипесятивосъмилетий. Горький, правительство распотрядинось сакланенно публиковать бюдьтетнь о состоянии ето дероевы Все знали, что у него с юных лет был туберкулет Вскрытие показало, что активно работала голько греть его се ких.

Казалось бы, после всей этои информации невозможно выдвинуть версию, будто все четверо погибли от рук геррористов. Но логика, обязательная для простых смертных, не была обязательна для Сталина. Ведь сказал же он както Крупской, что если она не перестанет относиться к нему "кригически", то партия объявит, что не она, а Елена Стасова была женой Ленина... "Да, партия все может!" — пояснил он озадаченной Крупской.

Это вовсе не было цруткой. Партия, то есть он, Сталин, лействительно может сделать все, что захочет. Мужет отменить общеизвестные факты и заменить их мифами. Может уничтожить настоящих свидетелей события и подставить на их место лжесвидетелей. Главное — освоить алимино подлога и научиться, не колеблясь, употреблять силу. Обладая зтими качествами, Сталин мог преодолеть любые преиятствия.

Что за бела, если несколько лет назад правительство и объявило, что Куйбышев, Менжинский и Горький умерли естественной смертью? Проявив достаточную изобретательность, можно опровергнуть те двине сообщения и доказать, что в действетельности все они были умерщалены. Кто может помещать ему так поступить? Врачи, которые лечили умершиле Но разве эти врачи не подрагатны Сталину и НКВД? И почему бы, например, не сказать, что сами врачи тайно умершяляли своих эмаменитых пащиентов и притом делали это по требованию руководителей троцкистского заговора?

Такова была та коварная уловка, к которой прибег Сталин. Куйбышева, Менжинского и Горького лечкии трое известных врачей: бо-летий профессор Плетнев, старший консультант Медицинского управления Кремля Левин и широко известный в Москве врач Казаков.

Сталин с Ежовым решили передать всех гроих в руки следователей НКВД, гле их заставят сознаться, что по гребованию руководителей заговора они применали неправильное лечение, которое заведомо должно было привести к смерти Куйбышева, меняниского и Горького.

Однако врачи не были членами партии. Их не обучали партийной дисциплине и диалектике лжи. Они все еще придерживались устаревщей буржуазной морали и превыше всех директив Политборо чтили заповеди: не убий и не лжесвидетельствуй. В общем, они могли огказалься говорить на суде, что они убили своих пациентов, коль скоро в действительности они этого нь пелали Ежов вынужден был считаться с этим. Он решил сломить сначала волю одного из врачей и в дальнейшем использовать его показания для давления на остальных.

Оп остановил свой выбор на профессоре Плетневе, выябласе выдающемся в СССР кардиологе, именем которого был назван ряд больниц и медицинских учреждений. Чтобы деморализовать Плетнева сще до начала так называемого следтвяя, Ежов прибет к коварному приему. К профессору в качестве нациентик была послана мологая женцина, обычно используемая НКВД для втягивания сотрудников иностранных миссий в пьяные кутежи. После одного или драх посещений профессора она поднила шум, бросилась в прокуратуру и заявила, что три года назар Плетнев, принимая ее у себя дома в пароксизме сладострастия набросился на нее и укусил за гоуль.

Не имея поизгия о том, то пациентка была педослава НКВД. Плетиев недоумевал, что могло заставить ее таким образом оклевстать его. На очной ставке он пытагся получить от нее хоть какие-иибудь объяснения столь странного поступка, однако она продолжала упорно повторять свюю версию. Профессор образился с письмом к членам правительства, которых печит, написат также женам влиятельных персои, чых детей ему доводилось спасать от смерти. Он умолял помочь восстановить истину. Никто, однако, не отозватев, между тем инкватиторы из НКВД могла наблюдали за тими конвульсиями старого профессора, превратившегося в их подопытного кролика.

Дело было паправлено в суд, который состоятся пол предселательством одного и петеранов НКВД. На суде Плетнев настанвал на своей невиновности, ссылался на свою безупречную врачебную деятельность в течение сорожа лет, на свои на учиме достижения. Все по инкого не интересовало. Суд признал его виновным и приговория к длигельному порежному заключению. Сочесткие газеты, обычно не сообщающие о полобных происпествиях, на сей раз уделяли "садысту Плетневу" своершению исключительное вимание. На протяжения инови 1937 года в газетах почти ежедиевно появлялись резолющим исклицинских учреждений и различных городов, поносившие профессора Плетнева, опозорившего советскую ми друзьями и бывщими учениками профессора, — об этом позаботился всемот уший НКВД. Плетнев был в отчаянин. В таком состоянин, разбитый и обесчещенный, он был передан в руки энкаведистских следователей, гле его ожидало еще нечто худщее.

Помимо профессора Плетнева, были арестованы еще два врача — Левии и Казаков. Певии, как уже упоминалось, был старшим консультантом Мериуправления Кремля, ответственным за лечение всех членов Политборо и правительства. Организаторы предстоящего судебного процесса были намеры представить его главным помощинком Ягоды по части "медицинских убийств", а профессору Плетневу и Казакову отвести роли певинских соучастников.

Доктору Левниу было около семидесяти лет. У него было несколько сыновей и множество внуков — очень кстати, поскольку все они рассматривалнов. НКВД как фактические заложники. В страке за их судьбу Левии готов был сознаться во всем, что голько угодно властям. Перед тем, как с Левиным случилось это несчастье, его привилегированиее положение кремлевского врача было предметом зависти многих его коллет. Он лечил жен и детей ченов Политбюро, лечил самого Сталина и его едииственную дочь Светлану. Но телера когда он попал в жернова КНВД, никто ие протянул ему руку помощи. Много влиятельных пациентов было и у Казакова, оннако его положение являлось столь же безнадежных

Согласно легенде, состряпанной Сталиным при участии Ежова, Ягода вызывал этих врачей в свой кабинет, каждого поодиночке, и путем угроз добивался от них, чтобы они неправильным лечением сводили в могилу своих знаменитых пациентов — Куйбышева, Менхинского и Горького. Из страха перед Ягодой врачи будго бы повиновались.

Эта легенда столь абсурдна, что для ее опровержения достаточно поставить один-единственный вопрос: зачем этим водим, пользующимся всеобщим уважением, надо было совершать убинства, требуемые Иголой? Им достаточно было предупредить о замыслах Ягоды своих влиятельных пациентов, и те сразу сообщили бы Сталину и правительность дациентов, у врачей была возможность рассказать о планах Ягоды не только намечаемым жертвам, но и непосредственно Политбюро. Профессор Плетиев, скажем, мог обратиться к Молотову, которого он лечил, а Левии, работающий в Кремле – даже к самому Сталину.

Вышинский оказался не в состоянии предъявить суду ин единого доказательства вины врачей. Разумеется, сами они

легко могли опровергнуть обвинения в убийстве, тем не менее, они поддержати Вышинского и заявили на суде, что по гребованию руководителей заговора действительно применяли хоть и надлежащие лекарства, но таким образом, чтобы вызвать скорейшую смерть своих высокопоставленных пашиентов. Иных показаний ждать не приходилось — обвиняемым внушили, что их спасение не в отришании своей вины, а, напротив, в полном признании и раскаящим и раскаящим.

Так три беспартийных и совершенно аполитичных врача были использованы для того, чтобы подправить давиюю сталинскую версию и убедить мир, что террористам удалось не одно лишь убийство Кирова.

2

Во всей этой фантастической истории наибольший интерес, с точки зрения анализа фальсификаторского таланта Сталина, представляет легенда об убийстве Горького.

Сталину было важно представить Горького жертвой убийи из трошкистко-зиновыеского блюка не только ради возбуждения народной ненависти к этим людям, но и ради укрепления собственного престижа: получалось, что Горький, "валикий гуманист", был бликим другом Сталина и уже в силу этого — непримиримым врагом тех, кто был уничножен в результате московских процессов.

Мало того: Сталии пыталек изобразить Горького не только своим бинким другом, но и страстным защитником сталинской политиси. Этот мотив прозвучал в "признаниях" всек 
обвиняемых на третьем московском процессе. Например, Левин привел следующие слов Яголь, объемняющие, почему 
заговорщикам необходима была смерть Горького: "Алексей Маскимович – человек, стоящий очень билико к высшур 
уководству партии, человек, одобряющий политику, которая проводитела в стране, преданный лично Иосифу Виссарионовичу Сталину". Продолжая ту же лично, Вышинский в 
своей обвинительной реча заявит: "Не случайно од г. 
Горький) связал свою жизнь с великим Лениным и великим 
Сталиным, сдалавщием ки лучшим и самым биликтым другом".

Таким образом, Вышинский стянул узами дружбы и взаимной преданности сразу троих: Сталина, Ленина и Горького. Однако узел этот был ненадежным. Вспомним хотя бы так называемое "ленинское завещание", где он рекомендует сиять Сталина с поста генсска. Добавим к этому и личное письмо Ленина, объявляющее Сталину, что он порывает с ним все отношения. Так что попытка представить Ленина в качестве ближого друга Сталина является не чем иным, как бесчестным объяном.

Попробуем также проанализировать "тесную дружбу" между Сталиным и Горьким. Эта "тесняя дружби" отнидь ис без особых на то причин постоянно подчеркивалась на суде и обвиняемыми, и их защитииками, и прокурором. Сталия чрезывайно нуждалася в создании такого впечатления. После двух лет массового террора моральный авторитет Сталина, и без того не слищком высокий, совесм упал. В глазах собственного народа Сталин предстал в своем истинном обличье — жестокий убийца, запятнавший себя кровью лучших подей страны. Он это понимал и спешия прикрыться огромным моральным авторитетом Горького, якобы друживщего сими и горямо поддеживавшего его политику.

В дореволюционной России Горький пользовался репутадей защитника учитетным и мужественного противника смолдержавия. В дальнейшем, несмотря на личную дружбу с Лениным, он в первые годы революции нападал на него, соуждая в своей газете "Новая жизнь" красный терор и беря

под защиту преследуемых "бывших людей".

Задолго до смерти Горького Сталин пытался сделать его своим политическим союзником. Те, кому была известна неподкупность Горького, могли представить, насколько безнадежной являлась эта задача. Но Сталин инкогда не верил в человеческую неподкупность. Напротив, он часто указывал сотрудникам НКВД, что в своей деятельности они должны исходить из того, что неподкупных людей не существует вообще. Просто у к аж до го с во я це на.

Руководствуясь такой философией, Сталин начал обхаживать Горького.

<sup>&</sup>quot;Письмо было малисано а связи с тем, что Сталин, пользульс беспомощным состоянием Ленина, позволил себе оскорбить Крулскую. Правад, Ленин не просто "порывая все отношения" со Сталинами, а предъявлял ему ультиматум: или разрыв отношений, или Сталин берет назад слова, касанные им Крулской, и извигитест перед ней. По непроверенным сведениям (свидетельство М.И.Ульяновой) Сталин предълоем извигиться. (Примем-ред.)

В 1928 году ШК партии начал всесоюзную кампанию за возвращение Горького в СССР. Кампании была организована очень искусно. Сначала объединения советских писателей, а затем и другие организации стали посыпать Горькому в Италию письма, чтобы он вернулся на родину помочь подиимать культурный уровень масс. Среди приглашений, которыми засыпалы Горького, были даже письма от пионеров и школьников: дети спрацивали горячо любимого писатель почему это он предпочитает жить в фацистской Италии, а не в Советском Союзе, среди русского народа, который так его любит.

Как бы поддаваясь стихийному напору масс, советское правительство направило Горькому теплое приглащение переселиться в Советский Союз. Горькому было обещано, что, если он пожелает, ему будет предоставлена возможность проводить в Италии зимние месяцы. Разумеется, правительство берет заботу о благополучии Горького и все расходы на себя.

Под влиянием этих призывов Горький вернулся в Москву. С этого момента начала действовать программа его задабривания, выдержанная в сталинском стиле. В его распоряжение были предоставлены особняк в Москве и две благоустроенные виллы - одна в Подмосковье, другая в Крыму. Снабжение писателя и его семьи всем необходимым было поручено тому же самому управлению НКВД, которое отвечало за обеспечение Сталина и членов Политбюро. Для поездок в Крым и за границу Горькому был выделен специально оборудованный железнодорожный вагон. По указанию Сталина, Ягода стремился ловить на лету малейшие желания Горького и исполиять их. Вокруг его вилл были высажены его любимые цветы, специально доставленные из-за границы, Он курил особые папиросы, заказываемые для него в Египте. По первому требованию ему доставлялась любая книга из любой страны. Горький, по натуре человек скромный и умеренный, пытался протестовать против вызывающей роскоши, которой его окружали, но ему было сказано, что Максим Горький в стране один.

Как и было обещано, он получил возможность проводить осень и зиму в Италии и выезжал туда каждый год (с 1929 по 1933). Его сопровождали два советских врача, наблюдавших за состоянием его здоровья во время этих поездок.

Вместе с заботой о материальном благополучии Горького

Сталин поручил Ягоде его "перевоспитание". Надо было убе-пить старого писателя, что Сталин строит настоящий социализм и делает все, что в его силах, для подъема жизненного уровня трудящихся.

С первых же дней пребывания писателя в Москве Ягода принял меры, чтобы он не мог свободно общаться с населением. Зато он получил возможность изучать жизнь народа на встречах с рабочими различных заводов и тружениками подмосковных образцово-показательных совхозов. Эти встречи тоже организовывались НКВД. Когда Горький появлялся на заводе, собравшиеся приветствовали его с восторгом. Специально выделенные ораторы выступали с речами о "счастливой жизни советских рабочих" и о великих достижениях в области образования и культуры трудящихся масс. Руководители местных парткомов провозглашали: "Ура в честь лучших друзей рабочего класса — Горького и Сталина!"

Ягода старался так заполнить дни Горького, что у того просто не оставалось времени на самостоятельные наблюдения и оценки. Его возили на те же зрелища, какими гиды Интуриста потчевали иностранных туристов. Особенно заинтересовали его две коммуны, организованные под Москвой, в Болшеве и в Люберцах, для бывших уголовников. Те привыкли встречать Горького бурными аплодисментами и заранее заготовленными речами, в которых благодарность за возвращение к честной жизни выражалась двум лицам: Стальну и Горькому. Дети бывших преступников декламировали отрывки из горьковских произведений. Горький бывал так глубоко растроган, что не мог сдержать слез. Для сопровождавших его чекистов это было верным признаком, что они добросовестно выполняют инструкции, полученные от Ягоды.

Чтобы поосновательней загрузить Горького повседневными делами, Ягода включил его в группу литераторов, которыс занимались составлением истории советских фабрик и заводов, воспевая "пафос социалистического строительства". Горький взялся также опекать различные культурные начинания, в помощь писателям-самоучкам организовал журнал "Литсратурная учеба". Он участвовал в работе так называемой ассоциации пролетарских писателей, во главе которой стоял Авербах, женатый на племяннице Ягоды. Прошло несколько месяцев со дня приезда Горького в СССР - и он уже был так загружен, что не имел свободной минуты. Полностью

изопированный от народа, он двигался вдоль конвейера, организованного для него Ягодой, в неизменной компании чекистов и нескольких молодых писателей, согруднаещих с НКВД. Всем, кто окружал Горького, было вменено в обязанность рассказывать ему о чупсах социальственное котократельного строительства и петь дифирамбы Сталину. Даже садовник и повар, выделенные для писателя, знали, что время от времени они должны рассказывать ему, будто "только толучили письмо от своих деревенских родственников, которые сообщают, что желит зам становится все краще.

Положение Горького ничем не отличалось от положения иностравиного дипломата, с той, однако, разнищей, что иностранный посол из секретных источников регулярию получал информацию о том, как идут дела в стране его пребывания, У Горького таких секретных информаторов не было — он довольствовался тем, что расскажут люди, приставленные к нем НКВП.

Зная горьковскую отзывчивость, Ягода подготовил для него своеобразное развлечение. Раз в год он брад его с собой инспектировать какую-нибудь тюрьму. Там Горький беседовал с заключенными, предварительно отобранными НКВД из числа уголовников, которых намечалось освободить досрочно. Каждый из них рассказывал Горькому о своем преступлении и давал обещание начать после освобождения новую, честную жизнь. Сопровождавший чекист - обычно это был не лишенный актерских задатков Семен Фирин - доставал карандаш и блокнот и вопросительно взглядывал на Горького. Если тот кивал, Фирин записывал имя заключенного и давал распоряжение охране освободить его. Иногда. если заключенный был молод и производил особенно хорошее впечатление, Горький просил, чтобы этому юноше предоставили место в одной из образцово-показательных коммун для бывших уголовников.

Нередко Горький просил освобождаемых написать ему и дать знать, как у них налаживается новая жизнь. Сотрудники Яголы спедили за тем, чтобы Горькому приходили такие писма. В общем, Горькому жизнь должна была представлаться сплошной ириллией. Лаже Ягода и его помощники казатиль ему доброзущиными цисалистами.

В счастливом неведении Горький оставался до той поры, пока сталинская коллективизация не привела к голоду и к

стращной трагедии оснротевших детей, десятками тыску яльнувших из сел в города в понсках куска хлеба. Хоги окружавшие писателя люди всячески старались преуменьшить размеры бедствия, он был не на шутку встревожен. Он начал ворчать, а в разговорах с Ягодой открыто суждал многие явления, которые заметил в стране, но о которых до поры до времени помалкивых разметил в стране, но о которых до поры до времени помалкивых разметил в стране, но о которых до поры до времени помалкивых разметил в стране, но о которых до поры до времени помалкивых разметил в стране, но о которых до поры до времени помалкивых разметил в стране стран

В 1930 или 1931 году в газетах появилось сообщение о расстреле сорока восьми человек виновных будто бы в том, что они своими преступными действиями вызвали голод. Это сообщение прявело Горького в бещенство. Разговаривая с Ягодой, он обвинил правительство в расстрене неизиных людей с намерением свалить на них ответственность за голод. Ягода с сотрудинками так и не смогли убедить писателя, что эти люди действительно были виновых на

Некоторое время спустя Горький получил из-за границы приглашение вступить в международный союз писателейдемократов. В соответствии с инсгрукцией Сталина Ягола заявил, что Политбюро против этого, потому что некоторые илены союза уже успели подписать антисоветское обращение к Лиге защиты прав человека, протестуя против недавних казией в СССР. Политбюро надеется, что Горький вступится за честь своей страны и поставит клеветников на место.

Горький заколебался. В самом деле, в "домащиих" разговорах с Ягодой он мог брюзжать и протесповать противжестоких действий правительства, но в данном случае речвшла о защите СССР от нападок мировой буржуазии. Он ответил международному союзу писателей-демократов, что отказывается от вступления в туу организацию по такой-то и такой причине. Он добавил, что вина расстретянных в СССР людей представляется ему несомменья.

Между тем сталинские шедроты сыпалнес на Горького сып врога изобилии. Совет народных комиссаров специальным постановлением отметил его большие заслуги перед русской литературой. Его именем было названо несколько предприятий. Моссовет принял решение переименовать главную улицу Москвы — Тверскую — в улицу Горького. В то же время Сталин не делал попыток лично облизить-

В то же время Сталин не делал попыток лично сблизнться с Горьким. Он виделся с ним раз или два в году по случаю револющионных праздинков, предоставляя ему самому сделать первый шаг. Зная горьковскую слабость, Сталин прикинулся крайне заинтересованным в развитии русской литературы и театра и даже предложил Горькому должность наркома просвещения. Писатель, однако, отказался, ссылаясь на отсутствие у него административных способностей.

Когда Ягода с помощниками решили, что Горький уже полностью под их влиянием. Сталии попросия Ягоду внушить старому писателю: как было бы здорово, сели бо на взялся за произведение о Ленине и Сталине. Горького знали в стране как близкого друга Ленина, залал, что Ленина и Горького связывала личная дружба, и Сталии хотел, чтобы горьковское перо изобразило его достойным преемником Ленина

Сталину не терпелось, чтобы популярный русский писатель обсесмертил его ммя. Он решил осыпать Горького царскими подарками и почестями и таким образом повлиять на содержание и, так сказать, тональность будущей книги.

За короткое время Горький удостоился таких почестей, о которых крупнейшие писатели мира не могли и мечтать. Сталин распорядился назвать именем Горького крупный промышленный центр - Нижний Новгород. Соответственно и вся Нижнегородская область переименовывалась в Горьковскую. Имя Горького было присвоено Московскому Художественному тсатру, который, к слову сказать, был основан и получил всемирную известность благодаря Станиславскому и Немировичу-Данченко, а не Горькому. Все эти сталинские щедроты отмечались пышными банкетами в Кремле, на которых Сталин поднимал бокал за "великого писателя зсмли русской" и "верного друга большевистской партии". Все это выглядело так, словно он задался целью доказать сотрудникам НКВД правильность своего тезиса: "у каждого человека своя цена". Однако время шло, а Горький все не начинал писать книгу про Сталина. Судя по тому, чем он занимался и какие задачи ставил перед собой, было непохоже, что он намерсвается приняться за сталинскую биографию.

Я сидел как-то в кабинсте Агранова. В кабинет вошел организатор знаменитых коммун из бывших уголовинков — Погребинский, с которым Горький был сосбенно дружен. Из разговора стало ясно, что Погребинский только что вернулся с подмосковной горьковской виллы. "Кто-то испортил все дело, — жаловался оп. — Я уж и так подходил к Горькому, и этак, но он упорно избетает разговора о книге". "нспортил все дело". На самом же деле Сталин и руководство НКВД просто недооценили характер Горького.

Горький не был так прост и наявен, как им казалось. Зорким инсательским глазом он постепенно проник во все, что делается в стране. Элая русский народ, он мог читать по лицам, как в раскрытой кинге, какие чувства испытывают люци, что их воличет и беспоскоги. Вила на заводах изможденные лица недослающих рабочих, глядя из окна своего персонального вагона на бесконечные зшелоны арестованных "кулаков", вывозимых в Сибирь, Горький двяно поизи, что за фальщивой вывеской сталинского социализма царят голод, рабство на власть грубой силы.

Но больше всего терзапа Горького все усиливающаясь гравля старых большевиков. Многих из них он пично знап с дореволющомных времен. В 1932 году он высказал Ягоде свое горькое недоумение в связи с арестом Каменева, к которому относивле с глубокиму завжением. Услышав об этом, Сталин распорядияся освободить Каменева из заключения и веритув его в Москау. Можно припомить еще несколько случаев, когда вмещательство Горького спасало того лил другого из старых большевиков от тюрькы и ссылики. Но иксатель не мог примириться уже с самим фактом, что старых членов партни, томнышихся в царских тюрьмах, теперь внова арестовывают. Он высказывал свое возмущение Ягоде, Енукиде в и другим выятиельным деятелям, все больше раздражая его примутами.

В 1933-1934 годах были произведены массовые аресты участников оппозиции, о них официально вообще инчето не сообщалось. Как-то с Горьким, вышедшим на протулку, заговорила неизвестная женщина. Она оказалась женой старого большевика, которого Горький знал еще до револющи. Она умоляла писателя сделать все, что в его силах — ей с дочерью, которая больна костным туберкулізом, грозит высылка и Эмоксвы. Спросиво в о причие высылки, Горький узнал, что се муж отправлен в концлагерь на пять лет и уже отбыл двя года своего срока.

Стапина.

Горький немедленно заступился. Он позвонил Ягоде н, получна ответ, что НКВД не может освободить этого человека без санкцин ЦК, обратился к Енукидзе. Однако Сталин заупрямился. Его уже давно рездражалю заступинчество Горького за политических противников, и он заявил Ягоде, что "пора излечить Горького от привычки совать нос в чужие дела". Жену и дочь арестованного он разрешил оставить в Москве, но его самого запретил освобождать, пока не кончится его срок.

Отношения между Горьким и Сталиным становились натянутыми. К началу 1934 года стало окончательно ясно, что столь желанной книги Сталину так и не видать.

Изолящия Горького стала еще более строгой. К нему допускались только немногие избранные, отфильтрованные НКВД. Если Горький выражал желание увидеться с кем-то посторониям, пежелательным для "органов", то этого посторониего старались пемедственно услать кула-нибудь вт Москвы. В копце лета 1934 года Горький запросил заграничный паспорт, собиражось провести будущую зиму, как и предългущие, в Италии. Однако сму было в этом отказано. Врачи, следуя сталинским указаниям, нашли, что для эдоровья Горького самного Горького уже больше не принималось во внимание, рудуни знаменитьм советским пискателем, он принаплежал государству, поэтому право судить, что ему на пользу, а что нет, стало перерогативой Сталина.

"С паршивой овцы — хоть шерсти клок"... Не получилось с книгой, решил Сталин, пусть напишет хотя бы статью. Ягоде было приказано передать Горькому такую просьбу: прибликается годовщина Октября, и хорошо бы, чтоб Горький написал для "Правылі" статью "Лении и Сталин". Руковадители НКВД были уверены, что на этот раз Горький не сможет уклониться от заказа. Но он вновь оказался принципиальнее, чем они рассчинавали, и обманул ожидания Ягоды.

Вскоре после этого Сталин предпринял сще одну и, насколько мне известно, последнюю попытку воспользоваться авторитегом Горького. Дело происходило в декабре 1934 года, только что были арестованы Зиновьев и Каменев, которым намечалось предъявных обвинение в организации убийства Кирова. В эти дни Ягода передал Горькому задание написать для "Правды" статью с осуждением индивидуального террора. Сталин рассчитывал, что тут статью Горького в народе расценят как выступление писателя против "эиновьевцев". Горький, коне но, понимал, в чем дело. Он отклонил просьбу, усльщанную от Ягоды, сказав при этом: "Я осуждаю не только индивидуальный, но и государственный террор!"

После этого Горький опять, на этот раз официально, потребовал выдать ему заграничный паспорт для выезда в Италию. Конечио, ему вновь было отказано. В Италии Горький мог, чего дюброго, действительно написать книгу, но она быта бы совесь не та, какую мечтал иметь Сталии. Так писатель и остался сталинским пленником до смерти, последовавшей в июне 1936 года.

После смерти Горького сотрудники НКВД нашли в его вещах тщательно припрятанные заметки. Кончив их читать, Ягода выругался и буркнул: "Как волка ни корми, он все в лес смотрит!"

Заметки Горького по сей день остаются недоступны миру.

## НИКОЛАЙ БУХАРИН

Тем, кого привлекали сенсации, а не события историчестого значения, наиболее видной фигурой третьего московского процесса казался бывший нарком внутренних дел Ягода, а не революционные деятели с мировой известностью, наподобие Бухарина, Рыкова или Раковского. Ничего удивительного: присутствие Ягоды на процессе в роли обвиняемого и сообщинкат тех, кто был им брошен в тюрьму и даже казнен, придавало этому судебному спектаклю характер чудовищной карикатуры.

Но для членов партии и вообще для людей, имевших хотя бы общее представление об ее истории, центральной фигурой процесса был не Ягода, а, конечно, Бухарин, один из наиболее выдающихся большевиков и близкий друг Ленина.

Подобно другим вожакам партии, обеспокоенным огромной популярностью Троцкого, Бухарин помогал Сталину и Зиновьеву принижать роль Троцкого в Октябрьской революции и оттеснять его от власти. Правда, пока был жив Лении и руководители партии еще не были так ослеплены соперівичеством и сведением счетов, Бухарин писал о Троцком в том же восторженном тове, что и другие. Возвращаясь к историческому моменту триумфа Октябрьской революции, Бухарии говорил: "Троикий блестящий и неустращимый грибуи револющи, неугомимый апостло революции, декларировал от имени Военно-революционного комитета Петрогратского совета, под гром аплодисментов всех присутствующих, что Временное правительство больше не существету.

Миого лет спустя, когда отдел пропаганды сталинского ШК уже распространял лживую версию, будто Гроцкий боролся прот и в революции, Сталин начар паскатаривать все написанное старыми большевиками в пользу Троцкого как непростиетсяный для партийнев грех. Однако он и сам грешил тем же: еще при жизни Ленина Сталин написал в "Правле", что "решительный поворот петроградского гарингача на сторону Советов и лерукая деятельность Восино-революционного комитета всем лим партия обязана главным образом и в первую очередь по троцкому".

Бухарий оставался сталинскім соратником дольше, чем Каменев и Зиновьев. Когда те в результате сталинских интрит потеряли реальную власть. Бухарину казалось, что он как признавный идеолог партии выдвинулся на роль первой скрипки в Политбюро. Кому же, лебствителью, может быть поручена эта роль, как не ему ? Разве не он еще при Денице активно формулировал советскую политику и разве ле им написаны основные документы партии и Коминтерна, касанощиеся висшнеполитических проблем? Кто, как не он, сможет теперь в подлинию марксистском дух еформулировать путь дальнейшего развития советского тосударства? Уж не Сталин ди, этот посредственный марксунст?

Но Бухарину суждено было оппибиться. Правая оппозиция, которую он возглавил, оказалась оттесененной от руководства, и после загяжной внутрипартийной борьбы его исключили из Политбюро, а загем и из партии.

Члены партии долго не представляли себе, что, собственно, происходит там наверху, в Политбюро. Только после сообщения о возникшем там расколе рядовым партийшам стато дено, насколько враждебно относятся друг к другу Сталии и произвостоящам ему групи "правы". — Бухарии, Рысов и Томский. Среди московских сановников ходил слух, что Бухарии, обозденный сталинским лицемерием, рассказал на заселании Политбюро, будто Статии, желая привлечь его на спом сторому, сказал: "Бу х а р ч и к, мы с тобой — Гималаи, а остальные (то есть остальные члены Политбюро) просто маленькие мушки!"

При этих словах Сталин изменился в лице и крикнул;

 Это ложь! Бухарнн выдумал эту фразу, чтобы настронть членов Полит5юро протнв меня!

Положение, в каком очутился Сталин, было особенно неприятным, потому что, как выкснилось, тот же комплимент он адресовал и другим членам Политбюро, оставаясь с ними наедине.

Сталина и Бухарина связывали теплые отношения задолго до того, ежи Бухарин возглавыи правую оппозивыю, в правленную против Сталина. Они началное еще в ту пору, когда Ленни диктовал свое "завещание", рекомендуя сместить Сталина с поста тепсека и одновременно высказывая искоторые сомиения в отношении Бухарина, хотя в целом отзывался о нем тепло. Слова Ленния звучали так: "Бухарин — не только ценнейший и крупнейший теоретик партин, от также законно считается любимцем всей партин".

Котя Бухарина действительно очень уважали в партии, а комсомольцы были тотовы молиться на него, как на нкону, я сильно сомиеваюсь, чтобы его можно было считать "любомцем всей партине". Но это не меняет главного: Ленин на самом деле был глубоко привязан к Бухарину, и ему казалось, что каждый должен испытывать к этому человеку те же чувства.

Сталин скрыл ленинское "завещание", н если бы не Крупская, он давно уничтожил бы этот ненавистный документ, где Ленин нашел теплые слова для воех воых ближайших сотрудников, кроме него. Однако в дальнейшем, захватив власть, Сталин ског нейтрализовать ленинский документ гораздо эффективнее, чем если бы он попросту разорвал этот клочок бумаги. Сталин физически уничтожил в с е х, кого Ленин уломинал в "завешанин".

Последний год перед арестом Бухарин прожил в обстановке неотступного страха. Почти все его близкие друзья были уничтожены в результате двух судебных процессов. Зная, что та же судьба уготована и ему, он ждал ареста со дня на день.

Арестовалн его в начале 1937 года. Два месяца он отказывался давать показання н ставить свою подпись под какими бы то ни было признаниями, — хотя силы его были уже подорваны многомесячным ожиданием конца.

Здесь придется сделать небольшое отступление, связанное с личной жизнью Бухарина. В 1933 году, в возрасте со-



Н.И.Бухарин.

рока вяти лет, он встретился с мололой женциной редкой красоты — помервы старого реаловинонера Дарина Несмаря на то, что она была невестой обаятельного юноши (речь илет о сыне известного партийного деятеля Григория Сокольямкова), никторосный, полноватый и лысый Бухарин покорыл ее сердце и женился на ней. Когда у инх ролился сын, экспановный Бухарин был буквально вые себя от радоска Ему не везло на политическом фронте, заго ульбиулось личное счастье. Он еще не знал, что инквизиторы из НКВД висчили и его жену, и сына в свои длявы подготовки третьего московского процесса — самбого странного из всех.

Так же, как это депалось со всеми арестованными, они заверили Бухарина от имени Сталина, что если он исполнит все "требования Политбюро", его семью не станут преследовать, а сам он отделается тюрьмой. Для того чтобы продемонстровать реальность такого исхода, Ежов распорядился доставить в бухаринскую камеру Радека — одного из четверых пощаженных предължущим судом.

Радек помог убелить Бухарина: хотя кругом относиные к нему с глубоким неполереном, нельзя было возразить против очевидного факта — оч доверился сталинским обещаниям и, как видим, выкил: Впрочем, в данном случае Рацеку нельзя было отказать и в порядочности: он отказался поддержать многие обвинения, выдвигавшиеся против Бухарина. На очной ставке с Бухаринам от поставит вяное неудовольствие следователям, отказавшись подтвердить наиболее важные пункты тих обвинений.

Сталину была известна привязанность Бухарина к Ленину, Он знат, как высоко Бухарин ценит те несколько теплых слов, которые Ленин проликтовал о нем в последние месяцы своей жизни. Мменно этим чунствам Бухарина предстоя выдержать сокрушительный удар; на суде планировалось обставить дело так, булго Бухарин вовее не был близок к Ленину, а, напротив, выявляся его элейциям врагом. Сталин

Вавковское смастье было очеть недолгии. Все советсие и за урбенние источних сходатся на том, чте от матны закончилась в 1939 году. По имеющимся сведениям. Радак был убит в лагаре заключетнымы уголовинсками; невслоят отлыко, идет ли ражи о слученности или, что более вероятно, его убили по указанию свыше. (Прымки, ред.)

дал следователям указание: добиваться бухаринского признания в том, что в 1918 году, в период заключения Брестского мира, Бухарин замышлял убийство Ленина.

В связи с таким предписанием пришпось арестовать несколько бывших "левых коммунистов" и "левых зееров" и вытапуть из инх причание, будто уже готла Бухари говорыл им, что он дескать считает необходимым убить Ленина и сформировать новое правительство. Некоторые из этих свидетелей должны были дать показания, что хеерка Каплан, которая совершила покущение на Ленина летом 1918 гола, действовала с ведома и одберения Бухарина.

Обвиняемый категорически отрицал это. Но методы следствия и, главное, страх за жильы жены и ребенка делали это сопротивление с самого начала безнадежным. Наконец как-то после долгих часов ночной обработки, в которой принимали участие Ежов и личный представитель Сталина Ворошилов, удалось выжать из Бухарина согласие признать эту вину; пусть считается, что в 1918 году он действительно намеревался убить Ленива. Сталин олять одержать решительную победу.

Правда, когда дня два спустя Бухарину был предъявлен окончательный вариант этих "признаний", просмотренный и исправленный лично Сталиным, он опять наотрез отказался ставить под этим документом подпись. Там оказывается было сказано, что с самого начала, когда немецкое правительство предоставило Ленину железнодорожный вагон, разрешив ему в условиях войны проезд через Германию, он. Бухарин. начал подозревать, что у Ленина имеется секретное соглашение с немцами. В дальнейшем, после захвата большевиками власти, Ленин, как известно, настаивал на заключении унизительного сепаратного мира с немцами. Тогда-то дескать бухаринские подозрения и возросли до такой степени, что ему пришло в голову убить Ленина и сформировать новое правительство с участием левых зсеров, противников соглашения с Германией. Прочитав эти "признания", которые теперь ему предлагалось подписать, Бухарин вне себя от негодования, воскликнул: "Сталин хочет и мертвого Ленина тоже посадить на скамью подсудимых!" Действительно, получалось,

<sup>\*</sup> Орлов ошибается, считая, что эти люди были арестованы в связи с делом Бухарина. Они отбывали заключение уже несколько лет. (Примеч.ред.)

что Сталину требуется воекресить давние слухи, будто Лении являлся агентом германского генерального штаба. Бухарин опять отказался участвовать в готовящемся судебном представлении.

Вторично настоять на его сотрудничестве было труднее. Теперь с Бухариным "работали" под непосредственным руководством Екова уже две группы елесователем изматывая его пепрерывными допросами, длившимися день и ночь. Вдобавок обработку Бухарина продолжал представитель Политбыро Ворошилов. Главным козырем в этой беспроитрышной для Стапина игре были по-прежнему жена и ребенок подследственного.

И тем не менее, Бухарин решительно отказывался полинсать признания, которые требовались Сталину. Тому приналось уступить по лвум важным пунктам: на суде не будет упомивлася о согрушнеестве Ленина с немнами и о подозрениях Бухарина в люї области Кроме гото, Бухарину не прилегся говорить, что он шанировал убийство Ленина, он скажет только, что для того, чтобы пресупретить закелючение Брестского догомора, намечалось арестовать Ленина на один устие. Наконец , Бухарин отказался признавать, что он был немецким шпионом, а сверх гого принимал участие в убийстве Кирова и Горького.

Запо Станину удалось включить в легенту замыслы Бухарица относительно собственной персоны. Поекольку от сфабриковат себе биографию ближаниего сотрудника Леница во время Октибрьской реполюции и гражданской войны, сму жазалсь випоне сетественным, что, замышлая в 1918 году свержение советского правительства. Бухарии должен был арестовать не голько Леница, по и Статица, — как же низме? В соответствии с таким оборотом дела бухаринекие показалия привильсье переписать свее раз, и Бухарии их подписал.

Отнако Сталин неделго довольствовался тем, что он булег изображен лиць как ближайший сотрудник Ленина Имея возможность вложить в уста запуганных "евидетелей" вы сето пожелает, он был не в состоянии противиться искушения отоданнуть Ленина на втором илла и выставить себя главным оплотом ЦК и главным членом советского правительства. Для этого "свидеселю" Манцеву, бывшему председателю украинского ОТПУ, участвующему в процесс в порядке цапушной дисципины, было предписано выступить на судебном заседании с басней, автором которой был сам Сталин.

"Троцкий сказал, — так звучало свидетельство Манцева, что во время одной из своих поездок на фронт он хочет арестовать Сталина... Я вспоминаю его слова: в таком случае дескать Ленин и ЦК будут выпуждены капитулировать!"

Обвиняемые и свидетели знали, что в зале суда им следует говорить о Сталине с большим почтением, чем о Левине. Эта линия легко прослеживается не только в выступлении Манцева, но и в том, что говорил Бухарин. Когда на суде он повторил, что не хотел убивать Ленина, а намеревался только арестовать его, государственный обвинитель Вышинский сплоски:

А если бы Владимир Ильич воспротивился аресту?

И получил заранее согласованный ответ:

Но Владимир Ильич, как известно, всегда избегал ссор.
 Забивкой он не был.

С большевистской точки зрения, такой ответ был равносилен тому, как если бы Бухарин сказал: Лении не был мужественным бойцом. Ленин не отличался личной храбростью. Государственный обвинитель и судык, прекрасно зная, что от имх требуется, приняли такое свидетельство со снисходительным спокойствием. Но негрудно себе представить, как бурно бы они запротестовали, если бы теми же словами Бухарин отовался о Сталине.

Как и все подсудимые, Бухарии был предупрежден: пусть он не пытается протаскивать в своих показаниях "контра-банду" или позволять себе "сомнительные намеки". Его собственная участь и судьба его семы зависят не только от того, что он окажет, но и к ак т до будет сказано. И сели внимательно прознашкировать то, что Бухарии сказал на суде, мы увидим, как часто он сам себя обрывал, стремясь убедить суд, что он несег ответственность не только за те преступления, которые совершал сам, но и за преступления других пот-судимых, — пезависимо от того, знал он о них или в знал.

— Я хочу сказать, — говорил Бухарин, — что я был не только одним из винтиков в механизме контрреволюции, но и ольним из руководителей контрреволюции, и как одни из руководителей...я несу гораздо большую ответственность, чем любой из участников. Поэтому я не могу ожидать снисхожления". На любом настоящем суде каждый подсудимый пользуется правом защицать себя. На сталинском судинице все вытгиядело иначе. Когда председательствующий Ульрих прозрачно намекнул Бухарину, что он начинает, кажется, заниматься самозацитой, тот гороно ответиту.

 Это не защита. Это — самообвинение! Я еще ни слова не сказал в свою защиту!

Шансы самого Бухарина на спасение определялись исключительно тем, насколько он будет следовать сталинским интерукциям. Но Бухари уже поставил крест на своей личной судьбе и стремился по крайней мере сделать все для спасения жены и ребенка. На суде он не только клеймил себя как "прераренного фашиста" и "предателя социалистического отечества", но даже защищал московские процессы от критики в иностранной прессе.

В отличие от Радека и других обвиняемых он не воспользовался своим блестящим красноречием, чтобы, сбив с толку прокурора и судей, исполяють разоблачить сталинский судебный спектакль. Он полностью заплатил выкуп за жену и маленького сына и, перестраховываясь, не уставал воздавать хвалу своему палачу:

В действительности вся страна следует за Сталиным;
 он – надежда мира;
 он – творец нового. Каждый убедился в мудром сталинском руководстве страной...

Однако сталинскую жажду мщения было не так-то просто удовлетворить. Сладость самой жизни заключалась для него в возможности мстить, и он не хотел упустить ни капли этого удовольствия...

## НИКОЛАЙ КРЕСТИНСКИЙ

1

В числе обвиняемых на бухаринском процессе был один из старейших членов большевистской партии – Николай Никольевич Крестинский. В первые, сымые трудыве годы советской власти он, будучи секретарем ЦК, помогал Ленину в организационых вопросах. Пр л Ленине Крестинский был народляьм комиссаром финансов. За пределами СССР он был зарестин, однако, в перауго очередь как влиятельямій дипломат. В течение десяти лет он занимал должность полпреда в Германии, а в дальнейшем — заместителя наркома иностранных дел Максима Литвинова.

Несмотря на то что Крестинский принадлежал к ллеяде стойких, закаленных ревопоционеров, по натуре он был типичным благолушным интеллитентом. Самые высокие государственные должности не превратили его в самодовольното сановника. К подгиненным, даже самым незначительным, он относился с присущими ему простотой и пониманием, точнотак же, как обращатаст с самыми важными персонами в Кремлс. Ему были симпатичны честные и скромные люди, зато он терпеть не мог интриганов и карьсрытов. Неудивительно, что коварный и жестокий Сталии не поньзовался его смитатиями. "Я ненавижу этого отвратительного типа с его желтыми глазами", — отозвался он как-то о Сталине в узком ружеском кругу; впрочем, это было еще в те времена, когда можно было произнести такую фразу, не подвергая сою жизно овасности.

Когда в 1936 году Сталии решил окончательно свести счеты с ленинскими соратниками, Крестинский совершенно естественно оказался среди тсх, кто стал сто жертвой. Даже тот факт, что Сталии был знаком с Крестинским больше двадцати вли лет, что они выссер работали в питерском полнолье, не мог смягчить участи этого человека. Напротив, это скорее способствовало гибели Крестинского, ибо, как мы уже знаем, Сталин не терпел людей, знавших слишком много о его прошлом. В связи с его злодеяниями последиих лет они могли соответственно истолковать и некоторые соминетельные моменты его биографии, над которыми раньше, быть может, особенно не задумывались.

Кошмар двух первых московских процессов миновал Крестинского; он оставался пока что на свободе. Но расстрелянные были его близисми друзьями, так что он не мог не понимать, что близится и его час. Ему оставалось надеяться лишь ато, что, будуми заместителем наркома иностранных дел, он лично знаком со многими влиятельными государственными деятелями Европы, к которым даже Сталиногносился с уважением. Можно было думать, что Сталин воздержится от его "ликвидации", а тем временем кровавая волна геррода спадет...

27 марта 1937 года эти надежды рухнули. Из наркомата

иностранных дел Крестинский был переведен на должность заместителя наркома юстиции РСФСР. Нетрудно было понять, что это означает.

Большинство сталинских жертв попадало в застенки НКВД непосредственно с тех постов, которые они заимноли до этого. Но иногда, чтобы замаскировать тот или иной арест и сделать его менее заметным, Сталин на короткое время назначал свою жертву на кажуо-инбудь промежуточную должность во второстепенном наркомате. Так, между прочим, он поступил с Ягодой, назначив его после удаления из НКВД паркомом связи. А вскоре бывший глава НКВД объявился на третьем московском процессе уже в качестве подсудимого. Известный герой Октября Антонов-Овссенко в 1937 году был отозван с дипломатического поста в Испании и назначен на полуфиктивную должность наркома остиции РСФСР, с которой быстро исчез. Заместителем наркома юстиции РСФСР стал теперь и еще один смертник — Крестинский.

Его не арестовали сразу же после нового назначения. Сталин дал ему возможность пробыть в этом "подвещенном состояния" ше два с лишним месяца. Он явно рассчитывал, что напряженное ожидание ареста — со для на день, с часу на час, — измотает Крестинского и подорвет его способность с сопротивлению на следствии. В сталинской мышеловке ему предстояло почувствовать, как выглядит смертельная агония, растинутая во времени...

К тому же и он опасался за судьбу жены и единственной дочери Наташи, когорой было пятнадшать лет, — стало быть, она подпадаты пасталинский закон от 7 апреля 1935 года, предусматривающий смертную казнь для несовершеннолетных. Я знал эту девомус с пятилетнего возраста, и для меня не было секретом, что родители в ней души не чяли. Наташа была во многом кописко отца: сна унаследовала не голько его живой ум и поразительную память, но даже черты лица и сильную бизорускогь.

<sup>\*</sup> Антонов-Овсеенко был расстрелян, насколько известно, без суда. О последних часах его жизни имеется свидетельство Юрия Томского (см. журнал "Новый мир", Москва, 1963, № 11). (Примеч, ред.)

Крестинский бый арестован в конце мая. После того как кургинейшие деятели партии оклеветали себя на двух предыдущих процессах, сму уже не приходилось опасаться, что его ложные признания могут дискредигировать большевистежую партию. Вес, что было оку дорого, Сталин и его подручные повергли в грязь, растоптали и пропитали кровые его ближайпих друзей. У Крестинского не было уверенности, что удасты спасти жену, но жизнь дочери, безусловно, будет спасена, если он согласится заплатить за нее цену, назначенную Сталимым.

Когда-то Крестинский был юристом, и он лучше других понимал, чего ему ждать от энкаведистекого следствия и сталинского суда. Еще по ареста он сказал себе, что сопротивление бесполезно и что ему придется договориться по-корошему с руководством НКВД, как только он окажется в томвласти. В июне он уже подписал свое первое "признание".

Но на самом суде произошел эпизод, не оставшийся незамеченным теми, кто внимательно следил за ходом процесса.

Когда в первый же день суда председательствующий спросил Крестинского, признает ли он свою вину, тот твердо ответил:

— Я не признаю себя виновным. Я не троцкист. Я никогда не был участником "право-гроцкистского блока", о существовании которого я не знал. Я не совершил также ни одного из тех преступлений, которые вменяются лично мне, в частности я не признаю себя виновным в связях с германской разведкой.

Это был первый (и последний) случай на протяжении всех трех московских процессов, когда подсудимый рискнул на суде прямо заявить о своей невиновности по всем пунктам предъявленного обвинения.

Заявление Крестинского породило массу толков. Люди, спедившие за ходом процесса, с острым интересом ожидали, удастся ли Крестинскому довести свой поединок с судом до победного коица.

На следующий день, 3 марта 1938 года, Крестинского спова ввети в зал суда вместе со всеми обвиняемыми. В течение утреннего заседания он не сказал ни слова, и прокурор не задал ему ни единого вопроса. На вечернем заседании он поднался и обратится к судями стакой речию:

- Вчера под элиянием минутного острого чувства ложно-

го стыда, вызванного обстановкой скамьи подсудимых и тяжелым впечатлением от оглашения обвинительного акта, усуубленным моим болезненным состоянием, я не в состоянии был сказать правду, не в состоянии был сказать, что я виновен. И вместо того, чтобы сказать; "Ла, я виновен", я почти машинально ответил: "нет, не виновем",

За границей, у тех, кто по газетам следил за процессом, естественно, возник вопрос: что следали с Крестинским в ночь со второго на третье марта? Любому непредубежденному человеку невольно приходили на ум страцивые орудия пытки.

ночь со второго на гретъе марта: люцому вспредусжавенному человеку некольно приходили на ум стравивые орудия вътки. Между тем энкаведистам не гребовались какие-то новые средства принуждения, чтобы заставить К рестинского внезапно изменить свою позицию. Эта попытка отречьел от собственных показаний бъла не более чем актом все того же фальщивого спектактя, который разворачевался на суде по стадинским указаниям. Сталин энал о подозрениях, вызванных на Запале тем, что на первых двух процессах все обвинаемые в один голос признавали свою вину и вместо того, чтобы подыскивать смятчающие обстоятельства, каждый из имх старался взять на себя дъвиную долю преступлений, в которых их обвиняли.

которых их обвиняли. Он понят, что зарубежные критики нашупали слабое место в его процессах, где подсудимые так старательно следовали предиазначенной роли, что лаже переигрывали. Теперь он решил показать, что не все обвиняемые ведут себя, точно автоматы. Выбор пал на Крестинского. Он уже на следствии в ИКВД показал себя опшим из наиболее уступчивых, а во-вторых, как бывший юрист он скорее мот уловить пощригельные намеки прокурора и отреагировать на них, включивщись в игру в наиболее подходящий момент.

2

Хотя Троцкий находился за тысячи километров от зала суда, все знали, что именно он, как и на предыдущих процессах, был здесь тлавным подсудимым. Именно ради него вновь пришла в действие гигантская мащина сталинских фанскификаций, и каждый из подсудимых отчетливо чувстволал, как пульсируют здесь сталинская ненависть и стапинская жажда мщения, нацеленные на далекого Троцкого. Накал лоти вынависти был сравним разве что с завистью, какую Сталин годами испытывал к блестящим способностям и революционным заслугам этого человека.

Сталин знал, каким сильнодействующим средством является клевета, и поэтому манипулировал ею в тщательно отмеряемых дозах. Сюда относились, во-первых, более или менее стандартные обвинения Троцкого в "недооценке крестьянства" и в "непостаточной уверенности в силах пролетариата". Затем следовали обвинения Троцкого в подготовке террористических актов. Наконец, на втором из процессов Сталин обвинил Троцкого в прямом шпионаже в пользу фапистской Германии. Но вот в Москве собрадся еще один суд. Он должен отдать в руки палачей последнюю группу ленинских соратников, и срочно требуется свежая доза инсинуаций против Троцкого. Конечно, после того как Троцкий уже был назван шпионом и агентом германского генерального штаба, трудно было швырнуть ему в лицо еще более страшные обвинения. Тем не менее, при желании они нашлись, и огласить их поручено было Крестинскому. За эту услугу ему обещали сохранить жизнь. И вот, если на предыдущем судебном процессе Троцкий оказался германским агентом начиная с 1935 года, то теперь Крестинский получает указание объявить, что и он сам, и, разумеется, Троцкий сделались тайными агентами германского генерального штаба еще в 1921 голу!

Однако, продлевая шимонский послужной список Троикого, Сталин не заметил, что тем самым он подрывает основную предпосывку, на которой базировался весь его миф о сотрудничестве Трошкого с германским генштабом. Эта предпосывка была изобретена в свое время Сталиным главным образом в расчете на заграницу и базировалась на утверждении, что Троцкий и прочие лицеры оппозици погрязли в самых гнусных преступлениях, потому что хотели вернуть себе власть, которой лициялись.

Между тем в 1921 году Троцкому не могло прийти в голову бороться за вырваниую у него из рук власть по той простой привине, что никто ее не пытапся даже оспаривать. Троцкий находился тогда в зените славы и на вершине власти. Он почитался как легендарный герой Октибрыской революции и руководитель Красной армии, голько что разбившей всех врагов республики на десятке фронтов. Зачем же было Троцкому уже тогда становиться шлиноном? Чтобы шлиноить за самым собой? Или чтобы разложить Красную арэчно, которую он создал своими руками и вел от побелы к побеле?

Что касается Крестинского, то он сказал на суде все, что от него требовалось. Сталин, как обычно, не сдержал своего обещания, и Крестинский был расстрелян. Его жена, по профессии врач, директор детской больницы, была арестована, и мне думается, что ее постигла та же участь. О судьбе их дочери мне ничего не известно

## козлы отпушения

Хотя советская печать изо дня в день выражала от имени безмолвствующего народа любовь и благодарность товарищу Сталину, у него самого не было иллюзий относительно подлинного отношения к нему народных масс. Из секретных донесений НКВД он знал, что ни рабочие, ни колхозники не восторгались его правлением. Неуклонно следя за растушей волной недовольства, он, подобно кочегару, у которого давление пара в котле слишком поднялось и стрелка манометра переціла уже за красную черту, хватался за рычаг сброса давления. Средство успокоить народ у него было только одно: "перекачать" наиболее непокорные элементы в концентрационные лагеря Сибири и Казахстана.

Путем безжалостных преследований Сталин насаждал в народе страх перед его мощной государственной машиной, но не мог погасить недовольство, которое являлось ахилле-

совой пятой его режима.

Каждый тиран предпринимает попытки отвратить от себя народное недовольство и свалить свои грехи на других. Царское правительство старалось натравить темный народ на "ипороднев", которые изображались виновниками всех бедствий русского населения. Не случайно звериным антисемитизмом отличался Гитлер, Сталин годами использовал в качестве громоотвода мифические "остатки российской буржуазии", возлагая на них ответственность за провалы в зкономике и за ту беспросветную нужду, в которую погрузилась при нем страна.

Наглядными проявлениями такой политики были состоявшисся в 1928 и 1930 годах Шахтинский процесс и "Дело Промпартии". На этих судебных процессах выдающихся инженеров и ученых вынудили рассказывать басни о том, как они подрывали советскую промышленность по указке заводчиков и банкиров, давно бежавших за границу. С этими процессами Сталину так же не повезло, как и с дальнейшими судебными спектаклями. Например, на процессе по делу "Промпартии" один из главных обвиняемых, знаменитый Рамзин, со многими подробностями рассказывал, как он получал вредительские инструкции от двух российских капиталистов, живших за границей, - Рябушинского и Вышнеградского. Когда были опубликованы официальные отчеты об этом процессе, выяснилось, что оба капиталиста умерли задолго до того, как они начали инструктировать Рамзина.

До 1937 года Сталин еще не решался возлагать на лидеров оппозиции вину за экономический кризис, поразивший сграну, за нехватку продовольствия, которая была вызвана коллективизацией. Только после первого из московских процессов и казни Зиновьева и Каменева он задался целью возложить ответственность за голод и другие бедствия все на тот же троцкистско-зиновые вский центр.

Ради этого он изменил направление официальной пропаганды. Всем было памятно, с каким негодованием печать опровергала сообщения иностранных газет о голоде в СССР, об эксплуатации рабочих, о крестьянских восстаниях. Советские газеты клеймили авторов этих сообщений как архилгунов, доказывая, что Советский Союз — единственная в мире страна, где рабочие наслаждаются счастьем свободного труда, а благосостояние народа с каждым годом неуклонно растет.

Весь этот поток восхвалений и лжи предназначался, конечно, для западных стран, ибо самая искусная пропаганда не смогла бы убедить рабочих и крестьян в том, что их благосостояние растет, между тем как в действительности они при советской власти вечно недоедали.

И вог начиная с 1937 года Сталин решился признать многие вещи, которые он до того упорно отрицал. Он решился объяснить народным массам, что во всех трудностях и страданиях следует обвинять не правительство, а вождей оппозиции.

При этом Сталин полагал, что массы могут и не поверить этой странной версии, если она будет исходить от него лично или от его штатных пропагандистов. А вот если бывшие вожди оппозиции сами признаются на суде и разрисуют во всех подробностях, как они умышленно портили колоссальные запасы продовольствия, губили скот и дезорганизовывали промышленность и торговлю, тогда все будет выглядеть по-другому.

Задача поведать на суде о вредительстве оппозиционеров в обласит сольского хозяйства была возложена на двух обвиниемых Михаила Чернова и Василия Шаран овяча. Сталин следал свой выбор на этой паре вовес не случайно. Оба оставили осебе жуткую память – первый на Украине, второй в Белоруссии. Не кто иной, как Чернов, был наркомом земледеляя и, следуя сталинским указаними, проводил на Украине свиреную коллективизацию. В 1928 году по распоряжению ЦК, пе останизациясь перед наслигем и жестокостью, он осуществил эдесь реквизицию эсриа у крестын. Второй Шаран овят был секретарем белоруеского ЦК парти и теми же террористическими приемами коллективизировал белоруескую деревню.

Оба не были старыми больщевиками и никогда не принасижали к оппозиции. В партию они вступити уже после околиания гражданской войны и подобно многим, которых Сталии начал выпвитать уже после смерги Ленина, сделали карьеру, активно участвуя в клеветивческих кампаниях против оппозиции. У Чернова было, кстати, еще дополиисльное достоинство; подобно Сталину, он увился когда-то в дутовной семинарии.

Итак, сталинский трюк состоял в том, чтобы выпустить и процесс в катестве обвиняемых свиох высокопоставленных сановников, проводивших на селе мненно сталинскую политику насильственной коллективизации: приказать им, чтобы она завялил перел судом, что на самом деле они были тайными агентами Бухарина и Рыкова и свирействовали на украинской и белорусской эсмпе, выполняя бухарийскорыковскую инструксиво, А дана эта инструксиву была исключительно для того, чтобы вызвать недовольство крестьян сталинским режимом.

На процессе Чернов сознавался, что он и его сообщики по заговору "старались неправильно планировать посевные площали, чтобы уменьшить в стране количество пахотных земель и одновременно вызвать недовольство крестьянства... портить тракторы и комбайым, заражать болезнетворными бациллами элеваторы и амбары...

Вторя ему, Шарангович объяснил, что в 1936 году он с

сообщниками "вызвал большую вспышку анемии (!), в результате которой погибло около 30 тысяч лошадей".

Не менее фантастические вредительские акты приписывались подсудимым и в других областях экономики - в тяжелой и легкой промышленности, внутренней и внешней торговле, а также в финансовой политике государства. Все достижения индустриализации трактовались как заслуга Сталина; все упущения и хаос - как результат деятельности оппозиции. Становилось все более ясным, что Сталин печется лишь о благе народа. Его противники, наоборот, сеяли трудности и лишения е явной целью епровоцировать в народе недовольство Сталиным, Для достижения этой цели вредители не останавливалиеь даже перед организацией взрывов на угольных шахтах, раесчитывая на гибель большого количества шахтеров... Один из подсудимых согласился с прокурором в том, что бывшие лидеры оппозиции придерживались такой точки эрсния: "человеческие жертвы - вещь хорошая, потому что вызовут недовольство рабочих".

Не менее яркой была представленная суду картина вредительства на железнодорожном транспорте. Железнодорожные катастрофы случаются и нередко влекут за собой человеческие жертвы не только в отсталых, но и в высокоразвитых странах, где железные дороги оснащены самой совершенной техникой. В СССР получилось так, что устаревшим дорогам, построенным еще в царское время, пришлось работать е огромной перегрузкой. Постоянным явлением на транепорте были пробки, а частые крушения поездов стали настоящим бедетвием. В каждом таком случае производилось какое-то раееледование, обнаруживались истинные или мнимые виновники, их давно расстреляли, однако теперь Сталин приказал НКВД вновь поднять материалы об этих происшествиях, отобрать наиболее стращные и выдать их на гретьем московском процессе за результат вредительской деятельности оппозиционеров.

Но самые кошмарные истории страна услышала лаже ее от организаторов железнолорожных катастроф, а от старого большевика Зеленского. Поощряемый наволящими вопросами теперального обвинителя Вышинского, он рассказал на суде о том, как вместе со своими сообщинками дезорганизовал советскую торговлю, чтобы лицить население продовольствии и товаров первой необходимости. Зная, как народ страдает от хронического недоедания, Сталин решил сыграть и на этой болезненной проблеме, чтобы снять с себя ответственность за вечный дефицит самых необходимых продуктов.

Зепенский рассказывал, что, являясь главой так называемого Центросоюза, он создавал перебои в синабжении населения товарами. В результате его вредительской деятельности в завках потребкооперации не оказалось ни сахара, ни соли, ни махорки, на которые веста был большой спрос. Он ввел в горговой сети принцип неравномерного распределения говаров, так что в одних лавках не хватало самого необходимого, а в другие, напротив, завозился избыток товаров в рассчете на их порчу. И вновь повторялся уже знакомый рефрен: все это делалось для того, чтобы возбудить в народе недовольство сталинским режимом.

Но Ввишикскому и этого было недостаточно. Он знал, что

Но Вышинскому и этого было недостаточно. Он зиал, что Сталин ждет более пикантных разоблачений.

 А как обстояло дело с маслом из-за вашей вредительской деятельности? – выпытывал Вышинский у подсудимого с наглостью профессионального цантажиста.

Целому поколению детей, розившихся после 1927 года, был незнаком даже вкус сливочного масла. С 1928 по 1935 год российские граждиве могли увидеть масло только в витринах так называемых торгсинов, где все продавалось только в обмен на золото или иностраниую валюту. В 1935 году, когда карточная система, державшаяся шесть лет подряд, была наконец отменена, масло появилось в коммерческих магазинах, однако по совершенно недоступной для населения цене.

цене.
Теперь Вышинскому требовалось, чтобы Зеленский признал, что именно руководители оппозиции, а не кто другой, лишили народ возможности видеть на евоем столе масло.

Как обстоят дела с маслом, вот что меня интересует; в восклидал оч. — Вы тут говорили о соли, о сахаре и так далее, о том, как вы путем саботажа лишили магазины этих продуктов. Ну, а как было с маслом?

 - Маслом мы в деревне не торгуем, - отвечал Зеленский.
 Я не спращиваю вас, чем вы торгует, - раздраженно прервал его Въщинский. - Вы торг овали развыше всего Родиной.. Но что вты известно относительно торговли маслом?
 Этот рукит, очевлию, не был зарачее полностью согласован с обвиняемым, и Зеленский никак не мог сообразить, чего от него хотят. Он повторил:

— Я же вам сказал, что кооперативы не торгуют маслом в

 Я же вам сказал, что кооперативы не торгуют маслом в деревне...

— Я вас не спращиваю, чем вы торгуете, — опять оборвал Вышинский. — Вы тут не торговец, а член организации заговорщиков. Что вам известно насчет масла?

- Ничего, - отвечал Зеленский, все еще не понимая, куда

клонит прокурор,

- В этот момент председательствующий Ульрик потребовал от Зеленского, чтобы он отвечал по существу и перестал пререкаться с прокурором. Зеленский больше не возражал Вышинскому и в ответ на дальнейшие вопросы подтвердист, что руководители оппозиции повинны в нехватке маста. Кроме того, он поддакнул Вышинскому еще в одном; участники заговора подбрасывали в масто гелоди и битое стекто.
- Вы отвечаете за всю преступную деятельность блока? спросил Вышинский.

Да, за всю.

- За гвозди, за стекло, подброшенное в масло, чтобы ранить нашим людям горло и желудок, вы отвечаете? – напирал Вышинский.
  - Отвечаю, смиренно подтвердил Зеленский.

Эти горы лжи понадобилось нагромоздить для того, чтобы в своей обвинительной речи Вышинский мог сформулировать тезисы, действительным автором которых был Сталин.

— В нашей стране, богатой всевозможными ресурсами, не могло и не может быть такого положения, когда какой бы то ни было продукт оказывался в недостатке. Ясно теперь, почему здесь и там у нас перебои, почему вдруг у нас при богателе и изобилии продуктов нет того, нет другого, нет десятого. Именно потому, что виноваты в этом вот эти изменники!

Обвиняемых, ставших козлами отпущения, казнили. Однако жизненный уровень трудящихся в СССР не повысился. Напротив, он стал еще ниже.



Бухарин, Сталин, Ворошилов в группе делегатов IV Всесоюзного съезда Советов.

## ИСПОЛЬЗОВАНЫ И ОТБРОШЕНЫ

В одной из предылуциих глав я упоминал, что вскоре посторого московского процесса, в январе 1937 года, Сталин начал в массовом порядке ликвидировать всех, кто был причастен к тайнам его судебных спектаклей, начиная с руковолителей НКВЛ и когичая радовыми сотрудинками.

Казненные знкаведиеты постепенно заменялись людьми апарата ЦК. Но тем недоставало опыта оперативной работы, а Сталин все еще нуждался в опытных кадрах НКВД, чтобы организовать еще один процесс — над Бухариным, Рыковым, Крестинским и другими.

Из этих соображений он отобрал и пока что не тротал нескольких человек из числа высишх руководителей НКВД, которых знал лично. В отобранную группу вошли: начальник ленинградского управления НКВД Леонид Заковский, начальник ГУЛага Матвей Берман и начальник управления погравойск Михант Фриновский. Сверх того, он пощадил начальника московского управления НКВД Реденса, женатого на сестее Надежна Аллилучевой.

Желая показать, что террор против чекистов их лично ис коснется, Сталин вручил им высокие государственные награды и сверх гого назначил Фриновского, Заковского и Бермана заместителями нового наркома внутренних дел Ежова. Тот в свою очередь распорядился начать специальную пропаганцистскую кампанию среди нового контингента сотрудинков, в ходе которой все могли бы ознакомиться саслугами его заместителей перед родиной. На партсобраниях в НКВД их восхваляли как сохранивших преданность Центральному комитету партии.

Все происходившее с этой троицей напоминало до поры до времени волшебную сказку. Напуганные арестом всех прочих руководителей управлений НКВД, они беспомощию ждали, когда придет и их очередь. И вдруг, в один прекрасный день магическая рука вырвала их из унылых шеренг обреченных и вознесла на вершины власия.

Уверенность в преданности Заковского и Фриновского была так велика, что им доверили даже ликвидацию их же вчерашних товарищей. Одним из самых драматичных эпизодов этой ликвидации было отравление Слуцкого, совершенное его давним другом Фриновским.

Даже те, кто считал, что эта троица попала в милость у Сталина лишь благодаря случайности, спустя какос-то время вынуждены были признать свою ошибку. Новоиспеченным заместителям Ежова оказывались все большие знаки внимания. Так, Заковскому и Фриновскому, которые никогда ничего не писали, кроме служебных донесений, ЦК поручил написать "для партийной печати" серию статей, направленных против бывших лидеров оппозиции, и представить свои предложения по мобилизации комсомольцев на борьбу с "врагами партии". В июле 1937 года в "Правде" появился указ президиума Верховного совета о награждении Заковского орденом Ленина за "самоотверженное выполнение важнейших заданий правительства". Осенью того же года ЦК распорядился опубликовать большим тиражом книгу того же Заковского "О троцкистско-бухаринских бандитах и шпионах" и рекомендовал ее для изучения в партийных организациях по всей стране.

Но вот в марте 1938 года закончился третий московский процесс, подготовленный стараниями Заковского, Фринов-кого и отчасти Бермана. Теперь Сталий больше в иму в нуждался, Кроме гого, все грое спицком міюго знали. Им были известные еще старые секреты ОГПУ-НКВД времен Менжинского и Ягоды, обстоятельства смерти Надежды Аллинуевой, убийства Кирова, подробности того, что произощлю с Аведем Енуикиде и Серго Орджоникидае. Заковский и Фриновский знали также главную сталинскую тайну — причину уничтожения маршала Тухачевского и других руководители Красной армии В общем, это были слишком опасные свидетели.

В го же время Сталин уже не мот расправиться с ними так же бесперемонно, как он поступил со многими другими, то есть объявить их дипионами и измениками. Ведь совсем недавно они были представлены новому пополнению НКВД как "верные сыны партии", в отличие от всех других эмавердистских руководителей сохранившие верность Ценгральному комитету. Поэтому было решено отправить их в небытие кружимым путем. Все трое были перевесцены на различные должности в Совете наролных комиссаров. Фриновский, в частности, был назлачен наркомом военно-морского флота. Вскоре после этого все трое бесспедно счестви.

## БЛИЖАЙШИЙ ДРУГ

Сталин уничтожил больше революционеров, чем все русские цары, вместе вязъне. Он лисьвидировал не только действительных и потенциальных соперников, по и их госледователей. Стремясь избавиться от нежелательных свицетелей, отправил на тот свет своих самых верных прислужников, истоличивният его преступные распоряжения. Потубил своих старых кавказских друзей – только потому, что им было известно косчто из его прошлого. Однако во всей этой длинной цели "ликвыдаций", совершенных Сталиным на протяжении его долгой и кровавой карьеры, ничто не поразило меня так, как убийство Авеля Енукидтае.

Этот человек был самым бинким другом Сталина еще со времен их вности. В середне 30-х годов Енукидре занимал высокий пост председателя Центрального челопинистьного комитета (ЦИК). Но к этому времени он утратил те черты револющионера, которые его отличали раныце, и оказался одним из тех деятелей, которые выродились в типичных сановников, с упоением наслаждавщихся окружающей роскошью и своей огромной властью.

Когда я спросил своего старого приятеля, много лет бывшего личным секретарем Енукидзе, чем интересуется его шеф, последовал ответ:

 Ох, он больше всего на свете любит сравнивать, как ему живется: лучше, чем жили цари, или пока еще нет.
 При этом он безнадежно махнул рукой, и в его глазах по-

при этом он оезнадежно махнул рукои, и в его глазах появились лукавые искорки. Заметив мое изумление, он поспешил добавить, что его шеф — "отличный мужик". Я никогда не мог понять, на чем экидется столь тесная

дружба Сталина и Енукидзе, людей разительно непохожих друг на друга. Это касалось даже их внешности. Енукидзе был крупным светловолосым мужений с прыятными и учтивыми манерами. В отличие от прочих сталинских приспешников он мало интересовался своей карьерой. Мис, в частности, известно, что когда в 1926 году Сталин собирался ввести его в Политбюро, ленивый Авель сказал: "Сосо, я так или иначе буду тянуть свою яльку; ты лучше отды это место Лазарю (Кагановичу), он так давно стремится его получить!"

Сталин с ним согласился. Он знал, что Авеля не требуется подкупать разного рода подачками, что на него можно положиться, не прибетая к специальным поощрениям. И, насколько мне известно, в дальнейшем никогда не пытался продвитать его на освобождающиеся посты, а использовал открывавшиеся в Политбюро вакансии в качестве соблазнительной приманки для других.

Теперь, когда я знаю о Енукидзе больше, я склонен думать, что он отказался от членства в Политбюро не потому, что был лишен амбиций, а потому что понимал: нужно быть слишком жестоким и беспринципным человеком, чтобы держаться за

место в этом сталинском Политбюро.

Человек по натуре добродушный, Енужидзе любил призодить людам на помощь, и счастливы были те, кому в минуту житейской неудами приходила спасительная мысль обратиться к нему. ЦИК удовлетворял почти каждую просьбу о смячении знахавиня, если только она попадала в руки Енукидзе. Жены арестованных знали, что Енукидзе — единственный, к кому они могут обратиться за помощью. Действительно, многим из них он помогал продуктами питания, направлагь, ими врача, когда они или их дети были больны. Сталин об всем этом знал, но, когда дело касалось Енукидзе, смотрел на такие вещи скозов влапыть.

Сам я однажды тоже был свидетелем эпизода, который как нельзя лучше характеризует этого человека. В 1933 году. будучи с семьей в Австрии, я узнал, что туда прибыл Енукидзе в сопровождении свиты личных врачей и секретарей. Пробыв некоторое время в медицинской клинике профессора фон Нордена, он отправился отдыхать в Земмеринг, где занял ряд номеров в лучшей гостинице. Как-то приехав в Вену, мы с женой встретили его возле советского полпредства. Он пригласил нас провести выходной день вместе. По дороге в Земмеринг мы проезжали небольшой городок, где как раз шумела сельская ярмарка со своей традиционной каруселью и прочими нехитрыми развлечениями. Мы остановили машину и стали свидетелями живописной сцены. Невдалеке от дороги плясала группа терских казаков в национальной кавказской одежде. Завидев наш лимузин, казаки подошли поближе и, явно надеясь на щедрое вознаграждение, исполнили кавказский танец, ловко жонглируя при этом острыми кинжалами. Казаки не подозревали, что они развлекают члена советского правительства, вдобавок настоящего кавказца. Когда танец кончился, один из них приблизился к нашей машине и, с трудом переводя дыхание, протянул свою кавказскую папаху, Енукидзе вынул бумажник и положил в нее стопииллинговую купвору. Потом он жестом пригласил всех танцоров полойти поближе и каждого оделил такой же суммой, составлявшей по тем временам лятиадцать долларов — очень немальс деньти.

Когда мы двинулись дальше, телохранитель Енукидзе,

ехавший с нами, обратился к нему:

- Это же были белоказаки, Авель Софронович!...

Ну и что же? — откликнулся Енукидзе, заметно покраснев. — Они тоже люди...

Помию, на меня слова Енукидзе произвели большое впечатление, котя про себя в не одобрял такой экстравагантной шелрости. Я подсчитал в уме, что деньги, розданные Енукидзе в течение одной минуты, семье советского колхозника пришлось бы зарабатывать цельй год. Любой другой за такое поведение лишился бы партбилета, но Авелю все сходило с рук.

Енужилае не был женат и не имел детей, хотя, казанось, самой природой он был предназначен на роль образцового семьянина. Вею душевную нежность он расточал на окружающих, на детей своих приятелей и знакомых, засыпая их дорогими подарками. В глазах детей самого Станина наиболее привлежательным человеком был, разуместея, не их вечно угрюмый отсц, а "дядя Авель", который умел павать, катался на коньках и знал массу сказок про горных духов Сванетии и другие кавказские уфсеа.

Авель Енукидзе был не только кумиром сталинских детей, но и близким другом его жены, Надежды Аллилуевой. Он дружил еще с ее отцом и знал ее буквально с пеленок. Во мнотих случаях, когда Аллилуева ссорилась со Сталиным, ему

приходилось играть роль миротворца.

Казапось, из всего сталинского окружения только у Енукилзе было належное положение. Вот почему опаль, ввезапно постигная его в начале 1935 года, поставила в тупик многих сотрудников НКВД и породила самые фантастические служа, Впрочем, о некоторой неуверенности Енукилзе в своем будущем можно было погадаться, прочитав его статью в одном из номеров "Правлы" за январь того же года. В той статье Енукидзе сетовал, что в воспоминания некоторых авторов о большевистском подполае Закавказъв вкрапсос комало ощибок и искажений, требующих исправления. В частности, он сознавался в своей собственной ошибке, которая состояла в



Рыков и Сталин.



Ворошилов, Горький, Сталин.

преувеличении собственной роли в руководстве бакинской подпольной организацией большевиков, причем это преувеличение попало даже в Большую советскую энциклопедию.

Правда, статья, где он стремится преуменьшить свою роль в закавказском подполье, уступая первенство Сталину, еще не доказывата, что он впал в немилость. Как раз в это время в Москве во всю шла работа по фальсификации истории в докоже во всю шла работа по фальсификации истории артии, цельно которой было всячески выпятить Сталина как главього героя большевистского подполья. Многие попатали, что Енукидае просто подвет пример другим, как надо пересматривать и переписывать более ранине воспоминания. Случалось ведь, что в этих воспоминания старых большевиков Сталин вовсе не был упомянут или же ему уделялось совершению недостаточное внимание, чего, разумеется, теперь нелья было допустить.

Окружающие заметили изменение отношения Стапина к Енуикиде не так быстро, как это бывало в других случаях. Прежде всего потому, что Сталин пытался утанть свой конфинкт с Енукиде, вероятно рассчитывая прийги к какому-то с ним соглащению. Даже "Выссление" Енукидея и Кремия не вызвало никаких подорений. А произошлю оно так: в середине феврала Сталин связался по теслефону с секретарем Закавказского ЦК Лаврентием Берия и приказал ему ходатай. тествовать перед Москвой, чтобы говарища Енукиде отпустили в Закавказае, поскольку вмеется намерение сделать его председателем Закавкасуют ЦКК.

Спустя несколько дней в "Правде" появилось сообщение, что Центральный исполнительный комитет СССР удовлетворил просьбу Закавказской советской федеративной социалистической республики и, таким образом, тов. Енукилда переводится на работу в Товилиси. На первый вагала могло показаться, что Сталин направил Енукилде в Закавказые в качестве своего полномочного представителя. Но кое-кто из кремлевских обитателей знал, что Енукилде отправлен из Москвы не с почетным заданием, а попросту отброшен пинком сталинского сапота. Впрочем, даже для зтих немногих оставалось тайной, что же вызвало ссору Сталина с его близким и единственным другом.

Дорога от Москвы до Тбилиси, если ехать поездом, занимала трое суток — достаточно для того, чтобы Енукидзе еще по пути мог обдумать свое ньиешнее положение и свое булушее. Мне кажется, Сталин ожидат, что по прибытии в Тбилиси Енукидае в лишиет ему показиное письмо, проск о примирении. В таком случае он будет возвращен в Москву, когя, возможно, его и подержат некоторое время в Закавказые просто ради приличия. Так или иначе, в партийных кругах инкогла не узнают, что между старыми друзьями произошла ссора, и уж тем более не доглараются ое причирах.

Однако Енукидзе такого покаянного письма не написал, очевидно решив про себя, что в положении первого человека в Закавказье он будет жить ничуть не хуже, чем в Москве-Тем более что он родился тут, на Кавказе, — с Кавказом бы-

ли связаны лучшие страницы его молодости.

Сталин выждал несколько недель и, убедившись, что Енукидае не намерен сму кланяться, решил поставить строптаца на колени более гурбым приемом. Он приказал, чтобы Берии не занимался "выборами" Енукилае на пост председасля закавкаского ЦИКа; пусть вместо этого ему будет предложена должность директора санатория в Грузии. Такой оборот дела можно сравнить с тем, как если бы человеку был предложен пост директора банка, но по прибытии в банк сму объявили, что для него имеется только должность рассыльного.

Большего удара по репутации Енукидзе нельзя было себе представить. После такого издевательского предложения многим в партии стало ясно, что у Енукидзе со Сталиным произошло нечто непоправимое. Грузинские сановники, с энтузиазмом встречавшие его на тбилисском вокуале, мновенно

перестали узнавать его на улице.

Енукидзе решил, что его отношения со Сталиным на том и кончены. Однако Сталин так не считал. Он не мог спан спокойно, кота им мезапевала неприязы к кому бы то ни было. Если уже упушено времи, чтобы подгржать Енукидзе на коленях как проштрафившегося друга, то оставалась еще возможность бросить его на колени как врата. Для таких случаев Сталин мисл множество испытанных средств. Первое и наиболее безобидное, применявшееся по отношению к сановникам, попавшим в немилость, назывались "поставить на но-ти", то есть лишить опальную персону персональной машины и личного шофера. Следующее наказание называлось "упарить по животу", нечестивца лишали права пользоваться кремлев-

ской столовой и получать продовольствие из закрытых магазинов. Если речь шла о члене правительства, его к тому же выселяли из правительственного дома и лишали персональной охраны. Все эти меры, одну за другой пришлось испытаты и Енукидае.

Просидев в Тбилиси месяца два, он возвратился в Москву, Разумеется, его не ждали тут ни в одной из правительственных квартир, которые предоставляются наиболее важным персонам, прибывающим в столицу с периферии. Он остановялся в тостинице "Метрополь", где симмали номера ридовые советские чиновиник, приезжавщие в Москву по делам, а также иностранные журналисты и туриста.

Ягода и другие сталинские приближенные пытались убедить Енукидзе, что ему следует пройти объячный ритуал покаяния и признать свои "грехи" перед партией. Енукидзе не согласился. Узиав об этом, Сталин приказал Ягоде собрать необходимые сведения и составить докладирую для Политбюро.

Грежи Енукидзе были известны всем. Енукилзе и его прижеты Карахан из наркомата иностранных дел имени репутацию своеобразных покровителей искусства — они покровительствовали молодым балеринам из московского Большого геагра. Впрочем, в этом не было, собственно, инчего криминального. Оба они были интересными мужинами, вдобавок кремлевскими шишками, и балеринам было даже лестно привлечь их внимание. К тому же не голько Енукидзе, но, насколько я помно, и Карахан был старым холостяком, и наверняка не одна из юных балерии мечтала завлечь того или другого в брачные сети. Другой грех Енукидзе, как я уже упоминал, сводился к шедрой помощи женам и детям дрестованных партийнея, с которыми он когдат-о был дружен. Сталину все это было известно и раньше, но теперь он требовал представить эти факты в новом свете.

Если бы Ягода копнул глубже, то в архивах НКВД оп обнаружил бы сведении еще об одном прегрешении Енукидзе. В один прекрасный день, пресытксь обществом двух преисетных девушек из секретариата ЦИКа, Енукидае выдал им превосходные характеристики за своей подписко и президентской печатью, снабдил их приличной суммой в иностранной валюте и пристроил обеки в советские торговые делегации, отправляющиеся за границу. В дальнейшем обе девушки не пожелатия воентиса в СССР. Все это было не столь уж серьсию. Главное обвинение, сострявляное Ягодой по наушению Сталина, состояло в том, что Енукилде засорил аппарат ЩИКа и Кремля в целом нелояльными элементами. В этом не было и дерна правды, Проверка лодильности кремлеаского персонала была обязанностью вовсе не Енукилде, а НКВД, Но чтобы придать этому обвинении усло какой-то вее, НКВД срочно объявил десятка два служащих из аппарата Енукилде политически неналежными и уволил их.

В числе кремлевских служащих была очень интеллигентная пожилая дама, работавшая здесь еще с дореволюционных времен. Это была совершенно аполитичная и безобидная особа, сведущая в вопросах хранения произведений искусства. все сще остававшихся в бывшем царском дворце на территории Кремля. Эта дама была единственным в Кремле человеком, помнившим, как должен быть сервирован стол для правительственных банкетов и официальных приемов. Она же преподавала простоватым супругам кремлевских тузов правила поведения в обществе, посвящала их в тайны светского этикста. Все, начиная от Сталина, знали о присутствии в Кремле этой дамы и не считали ее чуждым элементом. Но теперь, когда потребовалось напасть на Енукидзе, Сталин подал Ягоде мысль произвести скромную пожилую женщину в княгини и придумать целую историю, как она пробралась в Кремль при благосклонном содействии Енукидзе. Княгиня в сталинском Кремле! Сталин был мастером выдумывать такие маленькие сенсации.

Я припоминаю, кстати, и лругой подобный случай. За восемь ліст до этих событий, в 1927 году, Ягода доложил Сталину, что ОТПУ обнаружило и конфисковало гектограф, на котором группа юных трошкистов изготовляла антисталинские листовки. Гектограф был обнаружен с помощью некоего Строилова — провокатора, состоявщего агентом ОГПУ. Строилов бешал легкомысленным приверженым Троцкого постать необходимый запас бумаги и другие материалы, нужные для работы на гектографе. "Иадно! — заявил Сталин Ягоде. — Теперь повысъте своето агента в чине. Пусть он станет вранислевским офицером, а в рапорте вы налишите, что трошкать сотрудинамил с белогразорейцем-вървателевцем."

Миф о кремлевской княгине появился на свет точно так же, экспромтом, как и пресловутая выдумка про врангелевского офицера. На основе донесения, написанного Ягодой, комиссия партиного контрола исключила Енукиле из партим "за политическое и моральное разложение". Решением комиссии, опубликованным в газетах 7 июня 1935 года, Енукиле обвинялся в том, что он вел аморальный образ жизни, засорил аппарт Кремля и ЦИКа антисоветскими элементами и, кроме того, разъигрывая из себя "доброго дядю", покровительствовал лицы, враждебымы советской власти.

После этого Ягода, продолжая выполнять сталинские инструкции, предупредил Енукидас, что если от не сознается во весх евоих трехах и не пожателя публично, его журт новые обвинения, на этог раз уголовно-политического характера. Это означало, что Ягода угрожает Енукидае пъремыным заключением или даже смертной казнью, хотя я думаю, что Енукидас до последнето момента не верил, что Сталин так расправится с ним. Впрочем, каковы бы ни были его соображения, он достаточно хорошо знал "Сосо" и, не считая возможным полагаться на его обсщания, отказался клеветать на себя. Енукидае мог позволить тебе такую роскошь: ему не надо было бояться из ажену, из адеечу, из адеечу, из

Пока был жив Ордженикидзе, с которым Енукидзе и Сталин составляли дружественное грузинское трио, Сталин воздерживался от изнесения бывшему другу окончательного удара. Но в феврале 1937 года Ордженикидзе внезапно умер, и Сталин решил довести конфликт с Енукидзе до логического конца. В тех случаях, когда дело шло о мести, "логический конец", с точки зрения Сталина, мог означать только одно, физическое унингожение противника.

Когда Енукидзе услышал от руководителей НКВД, что он обвиняется в измене родине и шпионаже, он разрыдался. До этой минуты он, по-видимому, был уверен, что к нему Сталин не сможет применить свои крайние меры.

Следователи НКВД обращались с Енукидте не столь жестоко ака с вожданим оппозиции. Для расправы с оппозицией сотрудники "органов" гренировались и натаскивались в течение долгих десяти лет. А Енукидле никогла не участвовал в оппозиции, дв вдобавок еще совсем недвано принадлежал к узкому кругу обитателей Кремля. Наконец, следователи считались с тем, что — чем черт не шутит — вдруг Сталии в последний момент помирится с Енукиде, и тот, вернув себе прежнее положение, сумеет расправиться с теми, кто его мучил. Своим следователям Енукидзе сообщил действительную причину конфликта со Сталиным.

— Все мое преступление, — сказал он, — состоит в том, что когда он сказал мен, что хочет устроить суд и расстрелять Каменева и Зиновыева, я попытался его отговаривать. "Сосо, — сказал я сму, — спору иет, они навреднии тебе, но ответи уже достаточно пострадали за это: ты исключал ях из партии, ты держишь их в тюрьме, их детям нечего есть. Сосо, — сказал я, — они старые большевики, как ты и я. Ты не станецы проливать кровь старых большевиков! Подумай, что скажет о нас весь мир!" Он посмогрел на меня такими глазами, точно я убил его родного отца, и сказал: "Запомни, Авель, кто не со мной — тот против мсля!"

Неравная борьба Енукидзе со Сталиным была окончена. 19 декабря 1937 года в газетах появилось короткое сообщение: военный трибунан на закрытом даседании приговорил его, а заодно и Карахана и еще пятерых к смертной казни за шпионско-терористическую деятельность. Приговор тут же был пиведен в исполнение.

## НАДЕЖДА АЛЛИЛУЕВА ПАВЕЛ АЛЛИЛУЕВ

В 1919 году сорокалетний Сталин женился на молоденькой Надежде Аллилуевой. Ей тогда было всего семнадцать лет; одновременно с ней Сталин ввел в свой дом ее братапоголка.

Советский народ впервые узнал ими Надведла Аллигуевой в ноябре 1932 года, когда она умерла и по улицам Москвы потянулась грандиозная похоронная процессия — похороны, которые устроит ей Сталин, по пышности могли выдержать сравнение с траурными кортежами российских иминеватииц.

Умерла она в возрасте тридцати лет, и, естественно, всех интересовала причина этой столь ранней смерти. Иностранные журналисть в Москев, не получив официальной информации, вынуждены были довольствоваться ходившими по городу слухами: говорили, например, что Аллилуева потибла в автомобильной катастрофе, что она умерла от аппендишта и т.п. Получалось, что молва подсказывает Сталину целый ряд приемлемых версий, однако он не воспользовался ни одной из них. Некоторое время спустя им была выдвинута такая версия: его жена болела, начала выздоравливать, однако вопреки советам врачей слишком рано встала е постели, что вызвало осложнение и смерть.

Почему нельзя было сказать просто, что опа заболела и умерла? На то была своя примен: всего за полчаса до смерти Наджжиу Алипутеву видели живой и здоровой, окруженной многочисленным обществом советских сановников и их жен, на концерте в Кремле. Концерт давался 8 ноября 1932 года по случаю пятандштаю іг половщины Октабря.

Что же в действительности вызвало висзапиую смерть Аллипуевой? Среди сотрудников ОППУ шркулировало две версии: одна, как бы апробированная начальством, гласила, что Надежда Аллипуева эастрепилась, другая, передаваемая шепотом, утвержала, что е застредии, Сталин.

О подробностях этого дела мис кос-что поведал один из моих бывших подчиненных, которого в рекомедовал в линную охрану Сталина. В тур ночь он как раз нес дежурство в сталинской квартире. Вскоре после того как Сталин с женой вернулись с концерта, в спальне раздался выстрел. "Когда мы туда ворвались. — рассказывал охранинк. — она лежала на полу в черном щелковом вечерием платье, с завитыми волосами. Рядом е ней валядкя пистолет?

В его рассказе была одна странность: он не обмолвился ни словом, где был сам Сталин, когд прозвувал выстрел и когда охрана вбежала в спальню, оказался ли он тоже там или нет. Охранинк умалчивал даже о том, как воспринял Сталин несхиданную смерть жены, какие распоряжения он отдал, послал ли за врачом... У меня определенно сложилось впечатление, что этот человек хотел бы сообщить мие что-то очень важное, но ожидал вопросов с моей стороны. Опаса-ясь зайти в разговоре слишком далеко, я поспешил переменить тему.

Итак, мне стало известно от непосредственного свидетеля происшествия, что жизнь Надежды Аллилуевой оборвал пистолетный выстрел. Чав рука нажала на спуск — остается тайной. Однако если подытожить все, что я знал об этом супружестве, следует, пожалуй, заключить, что это было самоубийство.

Пля высокопоставленных сотрудников ОГПУ-НКВЛ не было тайной, что Сталин и его жена жили очень недружно. Избалованный неограниченной властью и лестью своих приближенных, привыклий к тому, что все его слова и поступки не вызывают инчего, кроме единосуциного восмищения, Сталии позволял себе в присутствии жены столь сомительные шутки и непристойные выражения, какие ни одна уважающая себя женцина не может выдержать. Она чувствовала, что, оскорбляя ее таким поведением, он получает явых орговорьствие, особенно когда все тот прочесодит на людях, в присутствии тостей, на званом обеде или вечеринке. Робкие польтки Аллигуевой одернуть его вызывали нежелденный грубый отпор, а в льяном виде он разражался отборнейшим матом.

Охрана, любившая ее за безобидный характер и дружеское отношение к людям, нередко заставала ее плачушей. В отличие от любой другой жешшины она не имела возможности своболно общаться с людьми и выбирать другой по собственной инициатие. Лаже всречая людей, которые ей нравились, она не могла пригласить их "в дом к Сталину", не получив разрешения от него самого и от руководителей ОГПУ, отвечавших за его безопасность.

В 19.29 году, когда партийцы и комсомольцы были брошены на подъем промыщленности под лозунгом скорейшей индустривлизации страны, Надежда Аллилуева захотела внести в это дело свою лепту и выпразила желание поступить в какосенибудь учебное заведение, где можно получить техническую специальность. Станин об этом и слышать не хотел. Однако она обратилась за содействием к Авелю Енукидде, тот заручился полдержкой Серго Орджоникидде, и совместными усилиями они убедили Сталина отпустить Надежду учиться. Она выбрала текстильную специальность и начала изучать висколис производство.

Итак, супруга диктатора сделалась студенткой. Были приняты чрезвычайные меры предосторожности, чтобы инкто в институте, за исключением директора, не сузнал и в догадался, что новая студентка — жена Сталина. Начальник Оперативного управления ОПТИ Паукер пристроил на тот же факультет под видом студентов двоих тайных агентов, на которых была возложена забота о ее беслоасности. Шоферу автомобиля, который должен был доставлять ее на завития и привозить обратно, было строго приказано не останаливаться у институтского подъеда, а заворачивать за угол, в переулок, и там ждать свою пассажирку. В далынейшем, в 1931 году, когда Аллинуева получива в подврок новенький "газик" (советскую колию "форда"), она стала приезжать в институт без шофера. Атенты ОТПУ, разумеется, следовали за ней по питам в другой мащине. Е со остаенный автомобить не вызывал в институте никаких подозрений – в это времля в Москмер у не предъявать в институте никаких подозрений – в это времля в Москмер у не предъявать и затхоловко от крупных чиновников, имеющих собственные мащины. Она была счастлива, что сё имеющих собственные машины. Она была счастлива, что сё удалось выряваться из затхоло атмосферы Кремля, и отдалась учебе с энтузикамом человека, делающего важное государственное дело.

Да. Сталия сделал большую ошибку, позволив своей жене общаться с рядовыми гражданами. До сих пор она знага о политике правительства только из газет и официальных выступлений на партийных съездах, где все, что ии делалось, объясиялось благородной заботой партии об улучшении жизии изрода. Она, конечно, поимола, что ради индустриализации страны народ должен принести какие-го жертвы и во многом себе отказывать, но она верила заявлениям, будто жизненный уровень рабочего окасса из года в год повышается.

В институте ей пришлось убедиться, что все это неправда, Она была поражена, узнав, что жены и дети рабочих и служащих лишены права получать продовольственные карточки, а значит, и продукты питания. Узнала она и о том, что тысячам советских девущек - машинисткам, делопроизводителям и другим мелким служащим - приходится торговать своим телом, чтобы не умереть с голоду и как-то поддержать нетрудоспособных родителей. Но даже это оказалось не самым страшным. Студенты, мобилизованные на коллективизацию. рассказали Аллилуевой о массовых расстрелах и высылке крестьян, о жестоком голоде на Украине, о тысячах осиротевших ребят, скитающихся по стране и живущих подаянием. Думая, что Сталин не знает всей правды о том, что творится в государстве, она рассказала ему и Енукидзе, что говорят в институте. Сталин уклонился от разговора на эти темы, упрекнув жену, что она "собирает троцкистские сплетни".

Между тем двое студентов, вернувшись с Украины, рассказали ей, что в районах, особенно тяжко пораженных голодом, отмечены случаи людоедства и что они лично принимали участие в аресте двоих братьев, у которых были найдены куски человеческого мяса, предназначенные для продажи. Аллилуева, пораженная ужасом, пересказала этот разговор Сталину и начальнику его личной охраны Паукеру.

Сталин рецият положить конец враждебным выпазкам в своем собственном доме. Обрушившись на жену с магерной бранью, он заявил ей, что больше она в институт не вернется. Паукеру он приказал разузнать, кто эти два студента, и арестовать их. Задание было негрудным: тайные агенты Паукера, приставленные к Аллигуевой, были обязаны наблюдать, с кем она встречается в степах института и о чем разговаривает. Из этого случая Сталин сделал общий "оргвывол": он приказал ОТПУ и комиссии партийного контроля начать во всех институтах и техникумах свиреную ченству, обращая особое внимание на тех студентов, кто был мобилизован на проведение коллективнаящим.

Аллилуева не посещала свой институт около двух месяцев и только благодаря вмещательству своего "ангела-хранителя" Енукидзе получила возможность закончить курс обучения.

Месяца «грез три после смерти Надежды Аллилуевой у Паукера собрались гости; запил речь о покойной. Кто-то сказал, сожалея о ее безвременной смерти, что она не попьзовалась своим высоким положением и вообще была скромной и кроткой женщиной.

- Кроткой? — саркастически переспросил Паукер. — Значит, вы се не знали. Она была очень вспыльчива. Хогел бы я, чтоб вы посмотрели, как она вспыхлула однажды и крикнула е м у прямо в лицо: "Мучитель ты, вот ты кто! Ты мучаешь собственного сыпа, мучаешь жену... ты весь народ замучил!"

Я спышал еще о такой ссоре Аллилуевой со Сталиным. Летом 1931 года, накануне шин, намеченного для отъезда супругов на отдых на Кавказ, Сталин по какойт опричине обозлистя и обрушился на жену со своей обычной площальной бранью. Спепующий день она провела в хилопотах, связанных с отъездом. Появился Сталин, и они сели обедать. После обеда охрана отнесла в мащину небольщой чемодачик Сталина и его портфель. Остальные вещи уже зранее были доставлены прямо в сталинский поезд. Аллилуева взялась за коробку со шлялюй и указала охранинским на чемода-

ны, которые собрала для себя. "Ты со мной не поедень, неожиданно заявил Сталин. - Останенься здесь!"

Сталин сел в машипу рядом с Паукером и уехал. Аллилуева, пораженная, так и осталась стоять со пляпной коробкой в руках.

У нее, разумеется, не было пи малейшей возможности избавиться от леспота-мужа. Во всем государстве не напшлось бы закона, который мог се защитить. Для нее это было даже не супружество, а, скорес, капкан, освободить из которого могла только смерть.

Тепо Аллинуєвой не было подвертнуто кремации. Ее похоронили на кладбище, и это обстоятельство тоже вызвало понятное удивление: в Москве уже давно утвершлась традиция, согласно которой умерших нартиниев полаталось кремировать. Если покойный был особенно важной персоной, урна с его прахом замуровывалась в древние кремлевские стень. Прах сановиниево меньщего калибра покомноя в стене крематория. Аллилуеву как жену великого вожда полязны были, конечно, удостоти вищи в кремлевской стене.

Однако Сталип возразил против к-ремации. Он приказал ягоде организовать пышную похоронную процессию и потребение умершей на старинном привилегированном кладбище Новодевичьего монастыря, где были похоронены первая жена Петра Первого, его сестра Софья и многие представителя русской знаги.

Ягоду неприятно поразило то, что Сталин выразил желание пройти за катафалком весь путь от Красной площади до монастыря, то есть около семи километров. Отвечая за личную безопасность "хозяина" в течение двенадцати с лишним лет, Ягода знал, как он стремится избежать малейшего риска. Всегда окруженный личной охраной, Сталин, тем не менее, вечно придумывал добавочные, порой доходящие до смешного приемы для еще более надежного обеспечения собственной безопасности. Став единовластным диктатором, он ни разу не рискнул пройтись по московским улицам, а когда собирался осмотреть какой-нибудь вновь построенный завод, вся заводская территория, по его приказу, освобождалась от рабочих и занималась войсками и служащими ОГПУ. Ягода знал, как попадало Паукеру, если Сталин, идя из своей кремлевской квартиры в рабочий кабинет, нечаянно встречался с кем-нибудь из кремлевских служащих, хотя весь кремлевс-





Н.Аллилуева в гробу.

кий персонал состоял из коммунистов, проверсиных и перепроверенных ОГПУ. Понятно, что Ягода не мог поверить своим ушам: Сталин хочет пешком следовать за катафалком по улицам Москвы!

Новость о том, что Аллигуеву похоронят на Новодевичьем, была опубликована за день до попребения. Многие узивыв в дентре Москвы узки и извилисты, а граурная процессия, как известно, движется медленно. Что стоит какому-инбудь сперрористу высмотреть за окав фитуру Станина и бросить сперру бомбу или обстрелять его из пистолета, а то и винтив-ки? Доктальная Сталигу по нескольку раз в день о хоге поттоговки к похоронам, Ятота каждый раз делал попытки оттоворить его от отвеного предприятия и убедить, чтобы он прибыл непосредственно на кладбище в последний момент, в мащине. Безуспецию. Сталиг то ли решил показать вароту, как он любих жену, и тем опровер изтур возможные невы отные для него служи, то ли его тревожила совесть — как-ин-как от стали причиной смерти матери своих детей.

Яголе и Йаумеру пришнось мобилизовать всю московскую милицию и срочно вытребовать в Москву тысячи ческитов из других городов. В каждом дом из пути следования граурной процессии был назначен комендант, обязанный заптавь всех умендов в зальные комнаты и запретить выходить оттуда. В каждом окне, выходящем на улицу, на каждом балконе горидат гепериники. Тротурам заполницием публикой, состоящей из милиционеров, ческиетов, бойдов войск ОГПУ и мобилизованных партициев. Все боковые улицив вадоль намеченного марпирута с раннего утра пришлось перекрыть и очистить от прохожих.

Наконец, в три часа дия 11 ноября похоронная процессия в сопровождении конной милищии и частей ОТПУ двинулась с Красной площади. Сталии действительно щен за катафалком, окруженный прочими "вождими" и их жепами. Казалось бы, были приняты все меры, чтобы уберечве его от магейшей опасности. Тем не менее, его мужества хватило ненадолго, минут черет дееать, тобил до минут черет дееать, тобил до маниму; не претившейся та пути площали, он влавоем с Паукером отделился от процессии, сел в ожидавщую его манину; не коргеж автомобилей, в одном из которых был Сталии, промувался кружным путем в Новодевичему монастырю. Там Сталии дождался прибытия похоронной процессии.

Как в уже упоминал, Павел Аллинуев последовал за сестрой, когда она вышла замуж за Сталина. В эти первые годы Сталин был нежен с молодой женой и относился к ее брату, как к члену своей семьи. В его доме Павел поэнакомился с исколькими больщевиками, мало тогда известными, но в дальнейшем занявшими основные посты в государстве. В их числе был Клим Ворошилов, булущий нарком обороны. Ворошилов хорошо относился к Павлу и нерсдко брал его с собой, отправляясь на войсковые маневры, авиационные и паращиотные парадыь. Видимо, он хотел пробудить у Павла интерес к военной профессии, но тот предпочитал какенмбуль болсе мирное занятие, мечтая делаться имекнером,

Я впервые встрегил Павла Аллилуева в начале 1929 года. Дело происходило в Берлине. Оказывается, Ворошилов включил его в советскую торговую миссию, где он наблюдал за качсством поставок немецкого авиационного оборудования, заказанного наркоматом оборонь СССР. Павел Аллилуев был женат, и у него было двое маленьких детей. Его жена, домь православного священника, двобталв в отделе кадров торговой миссии. Сам Аллилуев числился инженером и состоял в местной партийной ячейке. Среди огромной советской колония в Берлине имято, корме нескольких руководящих работников, не знал, что Аллилуев — родственник Сталина.

Как сотрудник госконтроля я имел задание наблюдать за всем экспортными и импортными операциями, проводившимися торговой миссией, включая секретные военные закупки, делавшиеся в Германии. Поэтому Павел Аллипуев был подчинен мис по службе и мы проработали с ним рука об руку на протяжении двух с лишним лет.

Помию, когта он впервые защел ко мие в кабинет, я был поражен его сходтсвом с сестрой — те же правильные черты лица, те же восточные глаза, с печальным выражением смотревшие на свет. Со временсм я убсдится, что и характером на омногом напоминает сестру — такой же порядочный, искренний и необычайно скромный. Хочу подчеркнуть еще одно его свойство. так регисм остремением средне объетских чиновинков: он ни согда не применял оружие, если его противник был безоружен. Будучы шурином Сталина и другом

Ворошилова, то есть сдславщиеь человском очень влиятельным, он никогда не давал этого понять тем служащим миссии, кто из карьеристских побуждений или просто из-за скверного характера плел против него интриги, не зная, с кем имеет дело.

Припоминаю, как некий инженер, подчиненный Аллилусву и заимавшийся проверкой и првемкой авиапомих двигателей, изготовленных германской фирмой, направил руководству миссти докладиную записку, где было сказано, что Аллилуев водит подозрительную лужбу с немешкими инженерами и, подпав под нк влияние, слустя рукава следит за проверкой авиационных равитателей, отправляемых в СССР. Информатор посечтал нужным добавить, что Аллилуев к тому же читает газеты, издавженые русскими эмигрантами.

Руководитель торговой миссий показал эту бумагу Аллилуеву, заметив при этом, что он тогов огослать клизуника в Москву и потребовать вообще сто исключения из партии и удаления из аппарата Внешторга. Аллипуса попросил этого не делать. Он сказал, что человск, о котором илет речь, хорошо разбирается в моторах и проверяет их очень добросовестно. Кроме того, он пообещал поговорить с ним с глазу на глаз и излечить его от интриганских наклонностей. Как видим, Аллипуса был слишком благородный человск, чтоб метить слабому.

За два тода совместной работы мы касались в разговорах очень многих тем, но лишь изредка говорили о Сталине, Дело в том, что Сталине, уже тогда не слишком мсия интересовал. Того, что в услед узнать о нем, было достаточно, чтобы на всю жизнь проинктуться отвращением к этой личности. Дв и что нового мог рассказать о нем Павса? Он как-то упомнул о том, что Сталин, опъянев от водки, начинал распевать духовные гимны. В другой раз я услышал от Павла о таком лизоде: как-то на сочинской вилле, выйдя из столовой от физичомией, искаженной гневом, Сталин швырнул на пол столовой нож и выкрикиул: "Даже в тюрьме мне давали нож остлесе."

С Аллилуевым я расстался в 1931 году, так как меня перевели на работу в Москву. На протяжения последующих лет мне почти не приходилось встречаться с ним: то я был в Москве, а он за границей, то наоборот.

В 1936 году его назначили начальником политуправления

бронетанковых войск. Его непосредственными начальниками сделагись Вороцилов, начальник политуправления Красной армин Гамарник и маршал Тухачевский. Читаетелю известно, что на следующий год Сталин обвинил Тухачевского и Гамарника в измене и антиправительственном заговорс, и оба они постбли.

В коппе января 1937 года, находясь в Испании, я получил от Аллинуева очень теплое писком. Он поздравлял меня с получением высшей советской награлы — оргена Ленина. В писком с оказался постскриптум очень странного содержания. Павел писал, что был бы рад возможности снова поработать со мной и что готов прибыть в Испанию, если я проявлю инмативу и попрощу Москву, чтобы сто назначии селол. Я не мог понять, почему именно мне нужно поднимать этот вопрос: ведь Павлу достаточно сказать о своем желании Ворошялову, и дело будет сделано. Поразмыслив, я решвл, что постскриптум принисан Аллинуевым просто из вежливости; му хотелось еще раз выразить мне свою симпатию, изъвляя готовность снова работать вместе, ои хотел еще раз половемостниовать бам плужеские участва.

Осенью того же года, полав по делам службы в Парых, я решил осмотреть проходившую там международную выставжу и, в частности, советский павильон. В павильоне я почувствовал, что кто-то обнял меня слади за плечи. Обернулся—на меня смотрело узыбающееся лицю Павла Аллинуеска.

Что ты тут делаещь? – с удивлением спросил я, подразумевая под словом "тут", конечно, не выставку, а вообще Париж,

— О н и меня послали работать на выставке, — ответил Павел с кривой усмешкой, называя какую-то незначительную полжность, занимаемую им в советском павильоне.

Я решил, что он шутит. Было невозможно поверить, что в правидний комисстар всех бронетанковых сил Красной армии навлачен на должность, которую мот бы занять любой беспартийный нашего парижского торт предства. Тем более невераятно, чтобы такое служнось со сталинским родствелником.

Вечер того дия был у меня занят: резиден НКВД во Франции и сго помощник пригласним меня поужинать в дорогом ресторане на левом берету Сены, вблизи площади Сен-Мишель. Я поспешно нацарапал Павлу на листке бумаги адресресторана и попросмл его присоединиться. В ресторане, к моему удивлению, обнаружилось, что ни резидент, ни его помощник с Павлом не накомы. Я представил их друг другу. Обел уже кончался, когла Павлу понадобилось отлучиться на негколько минут. Воспользовавшись его отсустатеми, регилент НКВЛ принуллся к моему уку и прошентал: "Если 6 я энал, что вы его сюда приведете, я бы вас предупредил... Мы имеем приказ Ежова держать его под наблюдением!"

Я опещил.

Выйдия с Павлом из ресторана, мы не горолнеь процилсь по набережной Сены. Я спросил его, как же могло случиться, что его послали работать на выставку. "Очень просто, — с горечью ответил он. Им гребовалось отправить меня куданибудь подлалые от Москвы". Он приостановился, испытующе поглядел на меня и спросил: "Ты обо мне ничего не слышал?"

Мы свернули в боковую улочку и сели за стол в углу скромного кафе.

 В последние годы произошли большие изменения... начал Аллилуев.

Я молчал, ожидая, что за этим последует.

- Тебе, должно быть, известно, как умерла моя сестра... и он нерешительно замолк.

Я кивнул, ожидая продолжения.

- Ну, и с тех пор о н перестал меня принимать.

Одизжды Аллилуев, как обычно, приехал к Сталину на дачу. У ворот к нему вышел дежурный охранияк и сказал: ТПриказало никого сюла не пускать", На слепующий день Павел позвонил в Кремль. Сталин говорил с ним обычным тоном и пригласил к себе на дачу в ближайщую субботу. Прибыв туда. Павел увидел, что идел перестройка дачи, и Сталина там нет... Векоре Павла по служебным делам откомащировали из Москвы. Когла через песколько месяцев он вернулся, к нему явился какой-то согрудник Паукера и отобрал у него кремлевский пропуск, якобы для того, чтобы продлить срок его действия. Пропуск так и не вернули.

 Мне стало ясно, — говорил Павел, — что Ягода и Паукер ему внушили: после того, что произошло с Надеждой, лучше,

чтоб я держался от него подальше.

 О чем они там думают! внезанно взорвался он. — Что я им, террорист, что ли? Идиоты! Даже тут они подглядывают за мной! Мы проговорили большую часть ночи и расстались, когда уже начинало светать. В ближайцие дни мы условились встретиться снова. Но мис пришлось срочно верпуться в Испанию, и мы с ним больше не виделись.

Я понимал, что Аллипуеву угрожает большая опасность. Рано или поздно придет день, когла Сталипу станет невмоготу от мысли, что где-го неподалеку по улищам Москвы все еще бродит тот, кого он сделал своим врагом и чью сестру он свел в могиту.

В 1939 году, проходы мимо галегного кноска, добыло дже в Америкс — в заметил советскую галету, — го ли "Нъвестия", то ли "Правду". Кудив газету, с ло ли "Нъвестия", то ли "Правду". Кудив газету, я тут же на улице начал се просматривать, и в глаза мие бросилась граурная рамка. Это бая пекротог, посвященный Павлу Аллинуеву. Еще не услев прочитать текст, я подуман: "Вог он его и докомал!" В некрологе "с глубокой скорбью" сообщалось, что комиссар бронетанковых войск Красной армии Аллинуев безвременно потиб "при исполнении служебных обязанностей". Под текстом стояли подписи Ворошилова и еще нескольких военамальников. Подписи Сталина не бало. Как в отношении Надежды Аллинуевой, так и теперь власти тщательно избетали поплобностий.

## вышинский

Не зная закулисной сторомы московских процессов, мировая общественность склонна была считать прокурора Вышинского одним из главных режиссеров этих спектаклей. Подвадя, что этот человек оказан существенное вниние на судьбу послудимых. В таком предтавлении нет инчего удивительного: ведь лействительные организаторы процессов (Ягола, Ежов, Могчанов, Агранов, Заковский и прочие) все время оставались в тени и именно Вышинскому было официально поручено выступать на "открытых" судебных процессах в качестве генерального обянителя.

Читатель будет удивлен, если я скажу, что Вышинский сам ломал себе голову, пытаксь догадаться, какими чрезвычайными средствами НКВД удалось сокрушить, парализовать волю выдающихся ленинцев и заставить их оговаривать себя Одно было ясно Вышинскому: подсудимые невиновны. Как опытный прокурор, он видел, что их признания не подтверждены никакими объективными доказательствами вины. Кроме того, руководство НКВД сочто нужным раскрыть Вышинскому некоторые свои карты и указать ему на ряд опасных мест, которые он должен был старательно обходить на судебных заседаниях.

Вот, собственно, и все, что было известно Вышинскому, главные тайны следствия не были доступны и ему. Никто из руководителей НКВД не имел права сообщать ему об указа ниях, получаемых от Статина, о методах следствия и или възигиторских приемах, кольтанных на каждом из арестован ных, или о переговорах, которые Сталин вел с главными об винаемыми, от Вышинского не только не зависела судьба подсудимых, — он не знал даже, какой приговор заранее заготовлен для каждого из них.

Многих за границей сбила с толку статья одной американской журналистки, пользующейся мировой известностью. Эта дама писала о Вышинском, как о чудовище, пославшем на смерть своих вчерашних друзей — Каменева, Бухарина и многих других. Но она инкогда не бадил друзамки Вышинского. В дин Октября и гражданской войны они находились по разным сторонам баррикалы. До 1920 года Вышинский был меньшевиком. Мне думается, многие из старых большеников впервые услышали эту фамицию только в начале збихо в первые услышали эту фамицию только в начале збуков когда в когда их ввели под конвоем в зал заседаний военного трибунала, чтобы судить з участие в убисте Кирово.

Руководство НКВД отпосилось к Вышинскому не то чтобы с недоверием, а скоре со синскодинельностью – так, как влиятельные сталинские бюрократы с партбилетом в кармане привыкли относиться к беспартийным. Даже инструктируя сто, с какой осторожностью он должен касаться некоторых скользких моментов обвинения, они ни разу не были с ним в полной мере откровенны.

У Вышинского были основания ненавидеть этих надменных хозяев положения. Он понимал, что ему придстел всячески лавировать на суде, маскируя их топорную работу, и своим красноречием прикрывать идиотские натяжки, имеюдиеся в дле каждого обвиняемого. Понимал он и лютоге: если эти подтасовки как-нибудь обнаружатся на суде, то инквизиторы сделают козлом отпущения именно его, пришив ему в лучшем случае "попытку саботажа".

У руководителей НКВД в свою очередь были основания не любить Вышинского. Во-первых, они презирали его как бывшего узника "органов": в архивах все еще хранилось его старое дело, где он обвинялся в антисоветской деятсльности. Во-вторых, их снедало чувство ревности — к нему было приковано внимание всего мира, следившего за ходом сень ционных процессов, а им, истинным творым этих грандиозных спектаклей, как говорится "из инчего" состратавщим чудовщивых заговор и целой изекротных усилий сумевшим сломать и приручить каждого из обвиняемых, — им суждено оставаться в тени!

Побывав когда-то в здании на Лубвике в качестве заклюенного, Вышниский побанвался и этого здания, и работавших там людей. И хотя в советской нерархии он занимал куда более высокое положение, чем, скажем, начальник Секретного политического управления НКВД Молчанов, он по первому выгово Молчанова являлся к нему с неизменной подкатимской улыбочской на лице. Что же касается Ягоды тот и вовсе удостоил Вышинского только одной встречи за все время подготовки первого московского процессь.

Задание, полученное от НКВД, Вышинский исполнял с чрезвычайным старанием. На протяжения всех трех процессов он все время держапся настороже, постоянно готовый парировать любой, даже самый слабый намек подсудимых, как бы соревнующихся друг с другом в самооговоре, Вышинский употреблял всевоэможные трюки, дабы показать миру, что вина обвиняемых полностью доказана и никакие сомнения более не уместны. Одновременно он не упускал случая превоопосить до небес "великого вожда и учителя", а в обвинительной речи неизменно требовал для всех подсудимых смертной казни.

Ему самому очень хотелось выжить — и в этом был главный секрет его рвения. Он пустил в ход все евои актерские способности, играл самозабенно, ибо ставка в его игре была высока. Зная, что перед ним на скамые подсудимых — невинные жертвы сталинского режима, что в ближайшие часы и ждет расстрел в подвалах НКВД, он, казалось, испытывал искрение наспажение, года топтан остатки их четонеческого достоинства, черия все, что в их биографиях каталось ему наиболее ярким и возвышениям. Выходя дагско за разки обвинительного заключения, оп позволят себе ваявлять, что постудимые "кею житив посили маски", что "под прикрытием громких фраз ли и про в откат торы служия не делу революции и пролегариата, а контрремолюции и буржудии". Так попосия пождей Октября человек, который в октябрьские дии и на всем протяжении гражданской войны был враз ом реасполики в республики Советов!

С салистическим наслаждением оскорбляя обреченных на смерть, он клеймил их позорными клияками "шпионы и изменники", "эловонная куча человеческих отбросов", "звери в человеческом облике", "озвратительные неголяи"...

"Расстрелять их всех, как бешеных исов!" требовал Вышинекии. "Раздавить проклятую гадину!" взывал он

Йет, оп не был похож на ословека, исполняющего свои объязанности по принуждению. Он обрушивался на беставщими сталинских узинков с таким искрепним удовольствием не только потому, что Сталину гребовалось свести с ними ечеты, но и потому, что сам был рад возможности посчитаться со старыми большевиками. Он знал, что, пока старая гварлия сохраняет в партии свой авторитет и пользуется правом стотоса, таким, как Выщинский, суждено оставаться павиями.

Говоря так, я основываюсь на своих собственных наблюдениях: мне пришлось работать с Вышинским в Верховном суде в те дэлекие времена, когда оба мы были прокурорами по надзору и состояли в одной партийной ячейке.

Я приступил к рабоге в Верховном револьщионном грибунале, а загем в Верховном суде задолго до того, как там появился Вышинский. В то время частавии Верховного суда состояли почти исключительно большевики из старой гвардии; саммы выдающимся из них был Николай Крыгенко, сподвижник Ленина. первый советский главковерх (командующий вески вооруженными силами). В состав Верховного суда входили закже старый датышский революциюнер Отго Карклин, отбывший срок на царской каторге; бывший фабричный рабочий Николай Немцов, активный участник революция деявтьсог вятого года, приговоренный царским судом к пожителнной ссылке в Сибирь; руководитель комиссии партийни о контроля Арон Солы, возглавлявший в Верховном суде воридическую коллегию; Александр Галкин, председатель кассанионной коллегии, и ряд других старых большевиков, направленных свода на работу, чтобы укрелить проиталексю визиние в советском правосущих

Эти, люди провели немалую часть жилий в царских тюрьмах, па каторге и в сибирской сельке. Революцию и советсекую власть они не считали источником каких-то благ для себя, не искали высоких постов и личных выгод. Они бедпо довеались, котя могли иметь любую одежду, какую только пожелают, и ограничивались скупным питанием, в то время как многие из них пуждались в специальной лиете, чтобы поправить эдгоровые, пощатирившеся в парежих тюрьмах.

В 1923 fory Вышинский появился в Верховном суде в качестве прокурора юрилической коллегии. В нашей бесхитростной атмосфере, среди простых и скромных людей он чувствовал себя не в своей тарелке. Он был шетолеват, умел "полать себя", был мастером побезных расшаркивании, напоминая манерами царского офицера. На революциюпера он шкака не был похож. Вышинский очень старался завязать дружеские отношения со своим новым окружением, но не преуслед в дом.

Я запимал тода должность помощника прокурора апелляционной коллегии Верховиото суда. Все мы — прокуроры и суды — раз в день сходились в "совещательную комнату" полить чайку. Часто за чашкой чая завязывались интересные разтоворы. Но я заметли отци примечательную вещь: стоило войти сюда Вышинскому, как разтовор пемедленно загихал и кто-инбудь, образтельно произносил стандартную фразу: "Иу, пора и за работу!"

Выплинский заметил это и перестал приходить на наши ча-

Спития — Хорошо помию, как однажды, когда мы все сидели в этой комнате, дверь приоткрылась и заглянул Вышинский. Все посмотрели в его сторону, но он не вошел и быстро притворил дверь.

 Я его терпеть не могу! с гримасой неприязни сказал Галкин, председатель апелляционной комиссии.

Почему? спросил я.

Меньшевик, пояснил сидящий рядом Николай Немцов. - До двадцатого года все раздумывал, признать ему совстскую власть или нет.  Главная беда не в том, что он меньшевик, — возразил Галкин. — Много меньшевиков сейчас работает с нами, но этот... он просто гнусный карьерист!

Никто из старых больщевиков не был груб с Вышинским, никто его открыто не грегираовал. Если он о чем-то спращивал, ему вежливо отвечали. Но никто первым не заговаривал с ним. Вышинский был достаточно умен, чтобы понимать, что старые партийцы смотрят на него как на чужака, и начал их избетать. Он привык целыми диями сидеть в одиночестве в своей компате. В то время было очень мало судебных слушаний и Вышинского в обществе других служащих можно было увидеть разве что на собраниях партийной ячейки и на заседаниях Верховного суда, где обсуждались правовые вопросы или разбирались протесты, внесенные прокуратурой по поводу судебных решений. Но я не помине ин одного случая, когда бы Вышинский выступил на партеобрании или шенарном заседании.

Старые партийшы из Верховного суда, безусловио, не были мелочыми людьми. Они легко примирились с тем, что Вышниский был когда-то меньшевиком, и готовы были даже смотреть скезов падыцы на его враждебиую нам активность в решающие дли Октября. Невозможно было простить ему другое: после того как революция победила, он все три года, пока шла гражданская война, все сще выжидля и, только убедившись, что советская власть действительно выживет, подал заямение в большевистскую партию.

Как-то — депо происходило в 1923 году — я выступал с докладом перец членами московского городского суда и коллегии защитников. Темой доклада были последние измения в уголовном колексе. Присутствовал и Вышинский, и мы вышли из здания Мосгорсуда вместе. Он сказал мне, что до революции намеревался посвятить себя юриспруденции и по окогивании курса был оставлен при университеге, по вмещалось царское министерство просвещения и лишило его возможности сделать ученую карьеру. Тут Вышинский сменил тему и заговорил о революции 1905 года. Оказывается, его тогда посадляли на два года за участие в организации забастовок рабочих. Помино, это произвело на меня впечатление, и даже подумал, что, быть может, Вышинский и атакой уж плохой человек. Потом выяснялось, что эту историю Вышинский рассказывал и другим членам Верховного суда. Он

явно стремился завоевать наше расположение и прорвать изоляцию, в которой очутился.

В конще того же 1923 года в стране была объявлена чистка партии. Нашу партийную ячейку "чистип" Хамовнический райком, и мы явились туда в полном составе. Райкомовская комиссия партийного контроля, непосредственно занимавлял ее член Центральной комиссии партконтроля. Каждый из нас написал свою биографию и приложил к ней поручительства двух других членов партии. Сдал автобиографию и Вышинский. В ней он указал, что при царском режиме отсидел од я н г год в торьме за участие в забастовку.

Комиссия партконтроля вызывала нас по одному и, задав несколько вопросов, возгращала предварительно отобзавный партбинет. Для старых большевиков из Верховного суда с этой процедурой не было связано никаких проблем, а и вопросов им практически не задавали. Для них это была просто мимолетная встреча со старыми товарищами, заспавшими в комиссии. Некоторые и нас, более молодых, пройдя комиссию, не специли уйти, а оставались ждать, пока не закончится рассмотрение всех дел. Наступия очерель вышинского. Для него это было сервеными испытанием: во время предылущей чистки, в 1921 году, его исключили во время предылущей чистки, в 1921 году, его исключили

Прошло полчаса, еще час, еще одий, еще полчаса — а Вышинский все не появлялся. Кто-то уже устал ждать и ущел. Наконец Вышинский выскочил, возбуженный и красный как рак. Выясниятось, что комиссия не вернула ему партбилет. Это означало исключение из партии. Вышинский не рассказал нам, что происходило в течение этих трех часов за закрытой дверью. Он ущел в дальний конец вестибноля и там в волнении ходил вад и вперед.

Когда, направляясь к выходу, мы поравнялись с ним, Вышинский возбужденно воскликнул:

— Это возмутительное издевательство! Я этого так не оставлю. Пойду в ЦК и швырну им в физиономию свой партбилет!

Было не очень ясно, как он собирается швырнуть партбилет, который у него отобрали. Мы посоветовали ему не совершать опрометчивых действий, а обсудить все с Крыленко или Солывем. Солы, председатель юридической коллегии Верховного суда, одновременно возглавлял Центральную комиссию партийного контроля и руководил чисткой партии по всей стране.

Уже отойля несколько кварталов, мы услышали свади торопливые шаи. Нас снова догонял Вышинский. Переведя дыхание, он горяю попросил нас шикому не передавать его слов възслет ЦК. Мы обещали.

На следующий день встревоженная девушка-секретарша вопла в зал заседаний и сказала, что в кабинете Сольца не терически рыдает Выпинский. Перепутанный старик выскочил из кабинета, чтобы принести сму воды.

Арон Солы стал революционером еще в конце прошлого столетия. Несмотря на то что он подвергался бесчисленным арестам и провел много лет в парских горьмах и сельне, дуна его не ожесточалась. Он оставался добродущным, отывчивым чед-веском,

Как член партия Сольц был обязан пеуклонно прискражванся в своей деятельности принципа "политической велесообразности", которым ставшиское Политбюре оправдывало веромучилия сложно до слых велес Сольц так и не научился спокойно смотреть на исстражедициость. Только в последние толы житие ему приплеось под дальением всеобъсылющего террора повторотиь ставшискую кленеру насчег Троцкого. Впрочем, под конец у него увазнего мужества сказать. Сталину правду в глала, что его и полубило.

Думяв Сольна называли его "совесть партин", в частности, погому, чло он возглавлял Центральную комиссию партконтроля (ШКК) высший в стране партийный суд. На протяжеции исклольких дет одним из мож партийных поручении было докладывать той комиссии о членах партии находивникся под следетнием, и меня сплоив. и рядем восмицал человеческии исклетенный поглод Сольва в лим делам.

Именно Сольц, с его добрым и отзывчивым характером.

Изтих глов можно свелать вывод, что Сталин казнив Сольца, как и многих других В действительности Сольца упрязана в психиатрическую больши От того потрисения он так и не оправляета до конца своих днеи хоти был через некоторое время вылущит и ужер дома. История Сольца подробно излагает покомнии изслагов. Мунии Трифонов в своих воспоминаниях "Озблеск костра", изданных в СССР (Примен ред.)

спас Вышинского. Он поставил вопрос на обсуждение в ЦК, после чего Вышинскому был возвращен партбилет. Несколько дней спустя Сольц зашел в нашу "совещательную комнату", где мы как раз пили чай. Увидев Сольца, его старый друг Галкин немедленно накинулся на него за такое заступничество. Сольц виновато улыбнулся: "Чего вы от него хотите? Товарищ работает, старается... Дайте ему показать себя. Большевиками не рождаются, большевиками становятся. Не оправдает доверия - мы всегда сможем его исключить".

Из-за растущего потока жалоб, поступавших отовсюду в апелляционную коллегию, я оказался так занят, что почти перестал бывать на заседаниях юридической коллегии. Както раз я заглянул туда – Вышинский как раз в это время делал доклад на тему "Обвинение в политическом процессе". Его выступлению нельзя было отказать в логике, притом он отлично владел русским языком и умело пользовался риторическими приемами. Председательствующий Сольц согласно кивал, не скрывая одобрения.

Мне не понравилась тогда склонность Вышинского переигрывать, его преувеличенный пафос. Но в общем становилось уже ясно, что это - один из способнейших и блестяще подготовленных прокуроров. Мне начало казаться, что наши партийцы несправедливы к Вышинскому; оставалось надеяться, что со временем они изменят отношение к нему.

Однако вскоре произошел небольшой, но характерный зпизод, показавший, что интуиция их не подвела. Зимой 1923 года прокурор республики Николай Крыленко вызвал нескольких работников, в том числе Вышинского и меня, и сообщил, что Политбюро поручило ему разобраться в материалах секретного расследования деятельности советских полпредств за рубежом. Ввиду огромного объема материалов Крыленко с согласия Политбюро привлекает к данной работе нас. Нам придется вместе с ним изучить их и доложить ЦК свои соображения. Работать будем у него дома, по вечерам, так как он обещал эти документы никуда не передавать.

В тот день мы так и не ушли из роскошного крыленковского особняка, владельцем которого до революции был князь Гагарин. Предстояло изучить тридцать или сорок папок, и Крыленко распределил их между нами. Он пояснил при этом, что нарком государственного контроля Аванесов, проводивший расследование, обнаружил в советских представительствах за рубежом скандальные факты коррупции и растранжиривания секретных денежных фондов и что некоторые служащие подоэреваются в сотрудничестве с иностранными разведками.

Крыленко попросил нас излагать свои выводы на больших листах бумаги в таком порядке: слева, под фамилией обвиивемого лица, мы должны кратко сформулировать суть обвинения и указать, достаточно ли имеется доказательств, чтобы возбудить судебное преследование. Справа помечалось, куда следует передать дело: в уголовный суд, в ЦКК, либо рещить его в дисциплинарном порядке, а также каким должно быть паказание.

Документы оказались куда менее интересными, чем можно было ожидать. Они содгржали в основном бездоказательные обвинения, которые возводили друг на друга не ладивщие между собой бюрократы, подогреваемые своими вздорными супругами. Лишь незициятельная часть бумаг сицительствовала о фактах растраты, моральной распушенности и других вещах, способных нанести ущерб престику советской страны. Случаев государственной измены мы не обнаружили вовес.

Все вечера Крыпенко работал вместе с нами. Время от времени он подходил к кому-инбудь из нас и смотрел, как подвитается работа. Заглядывая через пиемо Выпинского, он заинтересовался делом одного советского дипломата, обвинявщегося в чрезмерно роскошном образе жизии, сближении с женой одного из подчиненных и других грехах. Вышинский предлагал исключить его из партии, предать суду и приговорить к трем годам заключения.

 Как это так – три года? – недовольным тоном спросил Крыленко. – Вы тут написали, что он дискредитировал советское государство в глазах Запада. За такое дело полагается расстрел!

Вышинский сконфузился и покраснел.

 Вначале я тоже хотел предложить расстрел, — подхалимским тоном забормотал он, — но...

Тут он запнулся, пытаясь подыскать объяснение. Не найдя его и окончательно растерявшись, он промямили, что признает свюю ошибку. Крыленко насмещимо уставился на него, — похоже, что замещательство Вышинского доставляло ему удовольствия. Да эдесь вовсе нет преступления! — неожиданно произнес он и, показывая пальцем на запись Выщииского об исключении этого дипломата из партии и предании его суду, заключил:

Пишите: закрыть дело!

Я не смотрел на Вышинского, не желая смущать его еще больше. Но Вышинский вдруг разразился угодливым смехом:

 Как вы мсня разыграли, Николай Васильевич! Вы меня сбили с толку... Когда вы предложили дать ему расстрел, я совсем растерялся. Я подумал, как же это я так промахнулся и предложил только три года! А теперь... ха-ха-ха...

Смех Вышинского звучал фальшиво и вызывал чувство гадливости.

Я уже говорил, что многие считали Вышинского карьеристом, пролезшим в партию, но я инкогда не ожидал, что он окажется таким беспринципным и лишенным всякой морали, что выразит гоговность идги на все — оправдать человека, расстрелять его, — как бурет угодно начальству.

Положение самого Вышинского было шатким. Пока в стране пользовались влиянием старые большевики, дамоклов меч партийных чисток постоянно висел над ним. Вот почему разгром оппозиции и преследование этих людей, сопровождавшее этог разгром, были Вышинскому наруку.

Сталину гребовалось, чтобы во всех советских организациях были люди, готовые обвинить старых большевиков в антилеленияской политике и помочь избавиться от ник. Когда в результате такой клеветы ЦК увольнял их с ключевых постов, клеветники в порядке вознаграждения назначались на освободившиеся места.

Неудивителью, что в этой ситуации Вышинский смог сделаться "бдительным оком" партии и ему было поручено следить за тем, чтобы Верховный суд не отклонился от ленинского пути. Теперь ему не приходилось дрожать перед каждой часткой: напротив и, впризи исключанись те, кто подозревалься в сочувствии преспедуемым ленийским соратникам Вышинского в этом подогревать не приходилось. Его взначачии генеральным прокурором, и он стал активно насаждать "верных членов партии" в судебные органы и прокуратуру. Естественно, там не оказалюсь места таким, как Николай Крыленко — создатель советского законодительства в вообще всей советской орадической системы. Он был объ

явлен политически ненадежным, хотя и не принадлежал ни к какой оппозиции. А Вышинский, годами раболепствовавший перед Крыленко, получил задание выступить на совещании юридических работников и осудить крыленковскую политику в области юстиции как" антиленниксую и бумужарию".

Со своего высокого прокурорского поста Вышинский с удовольствием наблюдал, как старые большеники один за другим убираются из Верховчого суда. Крыленко исчез в начале 1938 года. Одновременно исчезпа его бывшая жена Елена Розмирович, работавшая по революции секретарем Заграининого бюро ЦК и личным секретарем Ленина.<sup>2</sup>

В июле 1936 года в коридоре здания НКВД я лицом к лицу столкнулся с Галкиным. Его сопровождал тюремный конвой. По-видимому, Галкин был так потрясен случившимся, что не узнал меня, хотя мы встретились глазами

Я немедленно защел в кабинет Бермана и попросил его помочь Галкину, чем только можно. Берман сообщил мне, что Галкин арестован на основании поступиелието в НКВД доноса, будто он осуждает ЦК партии за роспуск Общества старых большевиков. Донос поступил от Въщинского доностором от въщинского доностором от пределение в пределение

Назначая Вышинского государственным обвинителем на московских процессах, Сталин еще раз показал, какой смысл он вкладывает в понятие "нужный человек на нужном месте". В целом государстве не нашлось бы, наверное, другого человека, кто с таким рвением готов был бы сводить счеты со старыми большевиками.

Орлов, стремищейся противолоставить "корошего" Крыленко "плохому" Вышинскому, умаличивает о том, что оба они пропевили себя как послушные проводники сталинского произвола на ранних процессех. Например, на процессе "Промлартии" (1930), на "Швъх-инском деле" (1938), которое рассматривалось Специрокутствием Верховного суда СССР под председательством Вышинского и при главном обвинителе Крыленко (1).

А.И.Солженицин в "Архиневате ГУЛяг" посвятил Крыневко несколько асектнов страниц (см. т. t. c.311 -408). Из этого обстоятельного, а порой заслужение издевятельского изложения "художиста" ( Крыневко становится лено, ито "создатель вообше вого советской окрижической системы", ло грубой эрестантской логоворке, "за что боролся, на то и напорологі", Примеч ред.)

1

Казалось, после того как Стапии "ликвидировал" Енукидзе, своего единственного и совершенно бескорыстного друга, ни одно из многочисленных сталинских преступлений уже не сможет нас удивить. Тем не менее, думаю, читагелям будет небезыинтересно зунать подробности еще одного убийства. Речь идет об убийстве Паукера, начальника кремлевской охраны, которого связывали со Сталиным особо ловерительные отношения.

Паукер был по национальности венгром. Во время первой мировой войцы его призвани в зветро-ленгрскую армие, и в 1916 году он попал в русский плен. Когда изкалась революция, Паукер не вернулся помой — у него не было там семьм, на родине его не ждали ни ботагство, ни карьера. До армии он был парикмахером в будапештском театре опереты и одновременно пристуживал комут от из известных певцов. Он и сам мечтал о славе и любих явастать, будго артисты опереты накодили у него "замечательный драматический талант" и наперебой приглащали выступать на сцене в качестве станкти" и наперебой приглащали выступать на сцене в качестве станкти.

Паукер, по-видимому, не преувеличивал. У него действигельно были способности вктера-комика, нало было видеть, как искусно подражал он манерам начальства и с каким артистимом рассизавыва пансктолы. Но мие казалось, что истинным его призванием было искусство клоуналы и что на этом поприше он мог бы добиться славы, которой так неусимо жажала. Чтобы дорисовать портрет Паукера, можно добавить, что губы его были неправдополобно красными и чувственными, а темные горячие глаза смогрени на кремлевских тузов и вообще на большое начальство с выражением искреннего восхищения и собачей преданности. Эти в общемто довольно скромные качества позволили Паукеру не пропасть в бурных волах российской революции Паукеру не пропасть в бурных волах российской революции.

Паукер вступил в большевисткеую партию и был направлен на работу в ВЧК. Человек малообразованный и политически индифферентный, он получил там должность рядового оперативника и заниматся арестами и обысками. На этой работе у него было мало шансов попасться на глаза кому-либо

из высокого начальства и выдвинуться наверх. Сообразив это, он решил воспользоваться навыками, приобретенными еще на родине, и вскоре стал парикмакером и личным ординарием Менжинского, заместителя начальника ВЧК. Тот был сыном крунного царского чиновника и сумел оценить проворного слугу. С тех пор Паукер всегда находился при нем. Даже когда Менжинский в 1925 году отправился на лечение в Германию, он прихватил с собой Паукера.

Постепенно влияние Паукера начало ощущаться в ОГПУ всеми. Менжинский назначил его начальником Оперативного управления, а после смерти Пенина уволил тоглащнего начальника кремлевской охраны Абрама Беленького и сделал Паукера ответственным за безопасность Сталина и других членов Политборо.

Паукер пришелея Сталину по вкусу. Сталин не любил окружать себя людьми преданными революционным идеалам, таких он счатал неналежными и опасными. Человек, служащий высокой идее, следует за тем или иным политическим лидером только до тех пор, пока видит в нем проводника этой идеи. Но такой человек может сдеаться и врагом своето верапнето кумира, если увидит, что тот предла высокие идеалы и изменил им из личной корысти. В этом смысле Паукер был абсолютно надежен; по своей натуре он был так далек от идеализма, что даже по ошибке не мот бы оказаться в политической оппозиции. Его не интересовали ничто, кроме собственной карьеры. А карьера — это тот товар, которым Сталин мот обсспечить его в любом количестве.

Личная охрана Ленина состояла из двух человек. После того как его ранила Каплан, число телохранителей было увелячено вдюс. Когда же к власти прище Сталин, он создал для себя охрану, насчитывающую несколько тысяч секретных сотрудников, не синтая специалывых воинских подразделений, которые постоянию памходились поблизости в состоянии полной боевой готовности. Такую могучую охрану организовал для Сталина Паукер, Только дорогу от Кремля до сталинской загородной резиденции, длиной тридцать пять километров, охранили более трех тысяч агентов и автомобильные патрули, к услугам которых была сложная система синталов и полевых телефонов.

Эта многочисленная агентура была рассредоточена вдоль всего сталинского маршрута, в подъездах домов, в кустар-

нике, за деревьями. Достаточно было посторониему автомобило задержаться хоть на минуту — и его немедленно окружали агенты, проверявше локументы водителя, пассажиров и цель поездки. Когда же сталинская мацина вылетала из кремлевских ворот — тут уж и вовсе весь тридцативтыкилометровый маршрут объявлялся как бы на военном положении. Радом со Сталиным в мациие всегда сидел Паукер в фолме алмейского комациию.

Абрам Беленький был всего лишь начальником охраны Ленина и других членов правительства. Он почтительно соблюдал служебную дистанцию между собой и охраняемыми лицами. А Паукер сумел занять такое положение, что членам Политбюро приходилось считать его чуть ли не равным себе. Он сосредоточил в своих руках обеспечение их продуктами питания, одеждой, машинами, дачами; он не только удовлетворял их желания, но к тому же знал, как разжечь их. Для членов Политбюро он поставлял из-за рубежа последние модели автомобилей, породистых собак, редкие вина и радиоприемники, для их жен приобретал в Париже платья, щелковые ткани, духи и множество других вещиц, столь приятных женскому сердцу, их детям покупал дорогие игрушки. Паукер сделался чем-то вроде Деда Мороза, с той разницей, что он развозил подарки круглый год. Неудивительно, что он был любимцем жен и детей всех членов Политбюро.

Вскоре обитатели Кремля перестали смотреть на Паукера лишь как на безотказного поставщика удовольствий. С ним начали считаться как с человеком, который знаком с личной жизнью кремлевской верхушки и знает множество интимных деталей, способных подорвать престиж "вождей международного пролетариата", Например, Ворошилов, постоянно охраняемый людьми Паукера, не смог утаить от него, что его третья по счету вилла, которая только что возникла по мановению паукеровской волшебной палочки, предназначена для восходящей звезды балета С. А связь другого члена Политбюро с женой некоего инженера, которого тот отправил в соловецкий концлагерь? А покушение супруги очень влиятельного члена Политбюро на самоубийство? А бурные семейные скандалы, происходящие на глазах молодчиков Паукера, охраняющих эти семьи? Как бы ни пыжились члены Политбюро, как бы ни изображали из себя суперменов, им было известно, чего все это стоит в глазах Паукера.

СО Сталиным Паукер был джже более фамильярен, чем с провими кремпевскими сыновиками. Он изучил сталинские вкусы и паучился угадывать его малейцие желания. Заметив, что Сталин поглошет огромите количества грубоватой русской селедки, Паукер начал заказывать из-за границы более изыксанные сорта. Некоторые из них — так называемые "га-спьябисет, имеещкого посола — привели Сталина в восторг. Под эту закуску хорошо идет русская водка: Паукер и тут и ударил в грязь лицим — он сделался постоянным собутальником вождя. Приметив, что Сталин обожает непристойные шутки и антисемитские анекдоты, он позаботнися отом, что-бы всетда иметь для него наготове их свежий запас. Как шут и рассказирия анекдотов он был неподражаем. Сталин, по природе угрюмый и не расположенный к смеху, мог смеять-ся до упару.

Паукер подсмотрел, как внимательно Сталин вглядывается в свое отражение в зеркале, поправляя прическу, как он любовно приглаживает усы, - и заключил, что хозяин далеко не равнодушен к собственной внешности и совсем не отличается в этом от обычных смертных. И Паукер взял на себя заботу о сталинском гардеробе. Он проявил в этой области редкую изобретательность. Подметив, что Сталин, желая казаться повыше ростом, предпочитает обувь на высоких каблуках. Паукер решил нарастить ему еще несколько сантиметров. Он изобрел для Сталина сапоги специального покроя с необычно высокими каблуками, частично спрятанными в задник. Натянув эти сапоги и став перед зеркалом, Сталин не скрыл удовольствия. Более того, он пошел еще дальше и велел Паукеру класть ему под ноги, когда он стоит на мавзолее, небольшой деревянный брусок. В результате таких ухищрений многие, видевшие Сталина издали или на газетных фотографиях, считали, что он среднего роста. В действительности его рост составлял лишь около 163 сантиметров. Чтобы поддержать иллюзию, Паукер заказал для Сталина длинную шинель, доходившую до уровня каблуков.

Как бывший парикмахер Паукер взялся брить Сталина. До этого Сталин всегда выгиялел плохо выбритым. Дело в том, что его лицо было покрыто оснивами и безопасная бритва, которой он привык пользоваться, оставляла мелкие волосяные островки, делавшие сталинскую физиономию еще более рябой. Не решако, повериться бритве парикмахера, Сталин, видимо, примирился с этим недостатком. Однако Паукеру он полностью доверял. Таким образом, Паукер оказался первым человеком с бритвенным лезвием в руке, кому вождь отважился подставить свое горло.

Абсолютно все, что имело отношение к Сталину и его семье, проходило чеет зруки Паукера. Без его ведома ня один кусле виши и не мог появиться на столе вождя. Без одобрения Паукера ни один человек не мог быть допушен в квартиру Сталина или на его загородную дачу. Паукер не имел права уйти от своих обязанностей ни на минуту, и только в полдень, доставив Сталина в его кремлевский кабинет, он должен был маться в Оперативное управление ОТПУ доложить Менхинскому и Ягоде, как прошли сутки, и поделиться с приятелями послединым кремлевскоми и обретания и сплетнями и послединым кремлевскоми и обретания и сплетнями и

Паукер был очень разговорчив. Когда бы и где бы я ни натолкнулся на него, он неизменно с упоением расказывал собеседникам, что происходит там, на заветном Олимпе. — Я из-за него поседел! — жаловался как-то Паукер свое-

- му заместителю Воловичу. Это большое несчастье иметь такого сына! А я и не знал, что у тебя есть сын, сказал я, удивлен-
- Ая и не знал, что у тебя есть сын, сказал я, удивленный его словами.
   Да нет, я говорю о старшем сыне хозяина. пояс-
- да нет, я говорю о старшем сыне х о з я и н а, пояснил он. — За ним по пятам ходят четверо агентов, но это нисколько не помогает. Кончится тем, что хозяин велит его посадить!

Паукер говорил о Якове Джугашвили, сыне Сталина от первого брака. Сталин ненавидел сына, тот платил ему тем же.\*

Выполняя самые деликатные сталинские поручения, Паукер постепенно стал сдва ли не членом его семьи. Правда, Надежда Аллилуева относилась к нему холодно и сдержанно. Зато дети Сталина, Василий и Светлана, души в нем не чаяли.

Статин был жена төрвым браком на Екстерине Свянцага, дарой и глубоко ревигиозной женщиет, с кторой, по слевам кот окаказских замликов, обращался очень грубо, Сын также не вкаго от неиметел, корме губоствей и зареветельских неженшем. Об их вазымоотношения, о неуравщайся польтите Якова покончить с собой и кто ношения, о неуравщайся польтите Якова покончить с собой и ктог "Двадшть писем и драгу", впервые вышедшей на русском языке не Залада в 1937 году. (Примеждера;

В 1932 или 1933 году произошел небольшой инцидент, в результате которого открылось тайное сталинское пристрастие и в то же время особо деликатный характер некоторых поручений, исполняемых Паукером. Дело было так. В Москву приехал из Праги чехословацкий резидент НКВД Смирнов (Глинский). Выслушав его служебный доклад, Слуцкий попросил его зайти к Паукеру, у которого имеется какое-то поручение, связанное с Чехословакией. Паукер предупредил Смирнова, что разговор должен остаться строго между ними. Он буквально ошарашил своего собеседника, вынув из сейфа и раскрыв перед ним альбом порнографических рисунков. Видя изумление Смирнова, Паукер сказал, что эти рисунки выполнены известным дореволюционным художником С. У русских змигрантов, проживающих в Чехословакии, должны найтись другие рисунки подобного рода, выполненные тем же художником. Необходимо скупить по возможности все такие произведения С., но обязательно через посредников и таким образом, чтобы никто не смог догадаться, что они предназначаются для советского посольства. "Денег на это не жалейте", - добавил Паукер.

Смирнов, выросший в семье ссылымх революционеров, вступивший в партию сще в царское время, был неприятию поражен тем, что Паукер поволяет себе обращаться к нему с таким заданием, и отказался его выполнять. Крайне возмушенный, он рассказал об этом эпизоде нескольким друзьям. Однако Слуцкий быстро потасил его негодование, предупредве еще раз, чтобы Смирнов дрежам язых за убами, рисунки приобретаются для самого х о з я и н а! В тот же день Смирнов был вызван к заместителю наркома внутреник дел 4 чительно поздъес старвый приятель Ягоды Александр Шании, чим заместителем я был назначен в 1936 году, расскала мие, что Паукер скупает для Сталина подобные произведения во многих странах Запада и Востока.

За верную службу Сталин шедро вознаграждал своего не заменьмого помощника. Он подарил ему две машины — лимузин "кадислак" и открытый "линколы" — и наградил его цельми шестью орденами, в том числе орденом Ленина. Но существование Паукера трудно было назвать счастиным. Он часто плакался друзьям, что у него нет личной жизни, и вообще он инкостав ие располатет собой. Что верно, то выно. Когда бы он ин понадобился Сталину — а это могло случиться в любое время суток — он должен был оказаться на месте или во всяком случае где-то поблизости. Что бы ин игрочиходило в Москве — желенодорожная катастрофа или пожар, внезанияя смерть мена правительства или ополлень при прокладке туннеля метро — люди Паукера должны были первыми прибыть на место происшетвия, а от самого Паукер требовалось немедленно и точно со всеми подробностями должны Сталину, что случилось.

Однако жизнь, которую вел Паукер, имела, на его взгляд, и светлые стороны. Существовили удовольствия, которые только он им от позволить себе. Так, у него было особое пристрастие к военной форме, забавлявшее его приятелей и вызывающее немало насмещек. Во время военных парадов Красной площади Паукер выглядел опереточным персонажем. Затянутый в корсет, скрывавций его круглое брюшко, он стоял на ступеньках маволея в ядовито-синих галифе и сияющих сапотах из лакированной кожи, наподобие тех, какие в царское время посили полицебское.

Когда же разряженный Паукер катил по Москве в своем открытом автомобиле, бесперывно сигналя особым клаконом, мылицимоеры перекрывали движение и застывали навытяжку. Виновник переполоха, преисполненный сознанием важности своей персопы, пытался придать своей незначительной физимономи суровое выражение и грояот отаращил глаза.

Еще одной слабостью Паукера был театр, Когла удавалось выкроить свободный часок, ои повивляся в своей персональной ложе в опериом театре, а в антракте проходил за кулисы, встрежаемый апполисментами актеров. Должно быть, только втакие минуты Паукеру могло прийги в голову, каким в сущности фантастичным оказался его жизненный путь— от неазметного парикмажера будалештской опереты до высоко-поставленного сталинского сановника, чьей благосклонности домогаются все московские театральные знаменитости.

Как-то вечером. силя с Паукером за бутылкой, Сталин полим начал массовые аресты китайских коммунистов и что китайские власти произвели обыск советского посольства в пекине (дело происходило в 1927 году). Эти акции были вызваны близорукой политикой, проводившейся Сталиным в отношении Китая, и его лицемерным заигрыванием с Гоминьданом. Сталин был взбешен "двурушничеством" Чан Кайши и приказал Паукеру арестовать всех китайцев, проживающих в Москве.

 А как быть с китайским посольством? – поинтересовался Паукер.

 За исключением посольских, забирай любого китайца! – уточнил Сталин. – К утру все до одного московские китайцы должны сидеть!

Паукер пустился исполнять приказ. Он мобилизовал всес сотрудников ОГПУ, кого только мог найти, и трудился ночь напролет, хватая любого китайца, попадавщегося в руки, начиная с владельцев прачечных и кончая старым профессором, преподаващим китайский язык в Военной академии.

Наутро Паукер предстал перед Сталиным с докладом о том, что приказ выполнен. За завтраком он веселил Сталина, пересказываяе меу мешные эпизолы, когорым с порвождалась операция. При этом он комично изображал испут захваченных врасплох китайцев, имитируя их забавное произношение.

Спустя несколько часов, когда утомившийся Паукер спал в своем кабинете в ОГПУ, личный секретарь Сталина поднял ето с постели телефонным звонком и сообщил, что "хозяни" немедленно хочет его видеть. При этом секретарь доверительно предупредил, что хозяни не в духе.

Как оказалось, один из руководителей Коминтерна, если не ошибаюсь, Пятницкий, позвонил в сталинский секретари ат и спросил, известно ли Сталину, что этой ночью арестованы все китайцы, работающие в Коминтерне, и студенты китайской национальности, обучающиеся в Коммунистическом университет груплицикся Востока.

 Значит, ты всех китайцев арестовал? — спросил Сталин, едва Паукер воциел к нему в кабинет.

Подозревая, что случилось неладное, и не догадываясь, в чем дело, Паукер ответил, что старался не упустить ни одного.

Ты в этом уверен? - эловеще допытывался Сталин.
 Паукер полтвердил; да, уверен.

 А этих из Коминтерна... и китайских студентов? Ты тоже забрал?

 Ну конечно, Иосиф Виссарионович! — воскликнул Паукер. — Я забирал их прямо из постеди... Не успел Паукер окончить фразу, как почувствовал сильный удар по лицу.

Дурак! — выкрикнул Сталин. — Отпусти их немедленно!
 Паукер выскочил как ошпаренный.

После этого иншидента Сталину пришлось задуматься, как багъ дальще с Паукером. Как правило, Сталин обращался с морчено държено в корректор, зая, что объекенный охраници, имеющий доступ к его персоне, может представлъть больщую опасность. Паукер как начальния кей охраны опасне вдвойне. Стоит ли полагаться на него по-прежиему после всего, что произошло? Рассуждая логически. Паукера надо бы сменить. Но Сталин так привык к его услугам и его обществу, так к нему расположен, что расстаться с ним будет очень трудно. Конечно, если Паукер отсатся на своей должности, то первым делом необходимо загладить обиду, на-несенную ему этой неохиданной поцечной, с

Освободив всех китайских коммунистов, Паукер возвратился в свой кабинет в ОГПУ просидет там, о ночи, в назык, ехать ли ему в Кремль, чтобы проводить Сталина на загородную дачу, или жлать, пока Сталин сам его вызовет. Похоже, что его положение силыю пошатнулось.

В час ночи на столе у Паукера зазвонил кремлевский телефон. В трубке мягко журчал необычно любезный голос Сталина: "Хозянн" удивлялся, почему Паукер не заезжает за ним. Счастливый Паукер полетел в Кремль.

Секретари Сталина встретили его игривыми улыбками и громкими поздравлениями. "В чем дело?" – "Узнаете у хозянна!"

Сталин подал вошедшему Паукеру коробочку, в которой лача орден Красного знамени, и, пожимая ему руку, вручил также копию указа ЦИКа, гласившего, что Паукер награждается "за образиовое выполнение важного задания". Работники ОГПУ элословили по этому поволу, что Паукеру волагалось бы носить орден не на груди, а на пострадавшей шеке.

2

Паукер был очень экспансивным человеком, и ему трудно бывало удержаться и не рассказать приятелям тот или иной одизод и экизни "хозяина". Мне казалось, что Паукеру, вероятно, даже не приходит в голову, что вещи, которые он

рассказывает, лискредитируют его патрона. Он так слепо обожал Сталина, так уверовал в его неограниченную власть, что даже не сознавал, как выглядят сталинские поступки, если подходить к ним с обычными человеческими мерками.

Истории, которые Паукер рассказывал про Сталина, можно распатить на три группы. Во-первых, истории о его жестокоети, под рубрикой "О, когда о н выйдет из себя." вы вторых, о его политических интригах — "А как о н обвел их вокруг пальца!.."; в третьих, о том, как он ценит Паукера, — "Отличная дабота, Паукер!..

Мне довелось слышать множество таких историй; пере-

скажу пару наиболее характерных,

В первой половине июни 1932 года Сталии в сопровождении Паукера и многочисленной личной охраны прибыл на отлака в свою резиденцию на Черноморском побереже, недалеко от Сочи. Паукер оставался при нем несколько дней, а затем был послан в Гагры осмотреть повую виллу, выстроенную по приказу Берия в качестве подарка Сталину от Грузинской республики. Там Паукер пришлось заночевать. По возвращении в Сочи он узнаго озназове, который произошел в его отсутствие и был им зачислен в разряд историй "О, когла он выйдет из себя!"

Этой ночью Сталин проснулся оттого, что где-то поблизосии выла собака. Встав с постели и подойдя к окну, он спросил: "Что за собака там вост, спать не дает?" Охраниких, дежурившие снаружи, отвечали, что это собака с соседней дачи. "Разыщите се и пристрепите, она мещает мне спать!" – груб приказал Сталин и захтопнул окно. Наутро он встал в хорошем настроении и принялся за завтрак, но за столом вспомнил о элополучной собаке и спросии старшего охранияка:

Пристрелили собаку?

Собака ушла, Иосиф Виссарионович, — ответил охранник.

Вы пристрелили собаку? – повторил Сталин.

 Собаку увели в Гагры, сказал охранник и повснил, что это была овчарка, специально обученная водить спепото. Ее привез из Германии сотрудник наркомата земледелия, и теперь она служит проводником его слепому отцу, старому большевику. Старик с собакой уже удланены отсюда.

Сталин рвал и метал. "Сейчас же верните их сюда!" — крикнул он в бещенстве. Испутанный охранник тут же связался по телефону с пограничным постом ОГПУ по дороге на Гагры, и старик с собакой были доставлены в сталинскую резиденцию. Сталин, которому доложили об этом, вышел в сад. Неподалеку действительно стоял слепой старик, держа собаку на поводке.

Приказы даются, чтобы их выполнять, — заметил Сталин.

Отведите собаку подальше и пристрелите ее!...

Охранники хотели тут же забрать собаку, но она ощетинилась и зарычала. Им пришлось потребовать, чтобы старик пошел с ними, — тогда пошла и она. Сталин не уходил в дом, пока из дальнего конца сада не донеслись два выстрела.

Другой характерный зпизод, также неоднократно повторяемый Паукером со всеми подробностями, относится все к

той же серии "О, когда он выйдет из себя!"

Однажды, проводя отпуск в Сочи, Сталин совершил небольшую поездку вдоль побрежав на юг, в направлении Батуми, и на нексолько дней задержанся в одной из правительственных резиденций, где грузинские власти устролил в его честь банкет. Среди многочисленных национальных блод было подано какое-го особенное — менкая рыбешка, которую грузинские повара варят, бросая живьем в кипящее масло. Как знаток грузинской кухни Сталин похвалил это блодо, но тут же со вздохом заметии, то вот такие-то и такие сорта рыб, приготовленные так-то и так, несравненно вкуснее.

Паукер, радуясь, что представляется еще один случай угодить Сталину, немедля заявил, что завтра же это блюдо будет на столе. Олнако один из гостей, завятый рыболов, возразил, что едва ли это получится, потому что этот вид рыб в это время года скрывается на дне озер и не показывается на поверхности.

 Чекисты должны уметь достать все и вся, даже со дна, поощрительно откликнулся Сталин.

Эта фраза прозвучала как вызов профессиональной смекалке чесистов, и бишайшей ночью группа сталинских охранников с несколькими грузинами-проводниками отправилась в горы, где было озеро, кишашее рыбой. Они волокли с собой ящик ручных гранат. На рассвете соседнюю с окого деревню разбудил грохот взрывов. Жители деревни бросильсь к озеру, бывыему единственным источином их пропитания, и увидели, что его поверхность покрыта тысячами мертвых и отлушенных рыб. Люди Паукера с лодок и с берега вглядывались в воду, высматривая ликуную им рыбешку. Население деревни запротестовало и потребовало, чтобы гранителя убирались подобру-нодорову Но чекисты, не обращая на это выимания, продолжали глушить рыбу гранитами чтобы запитить свою собственность, деревенские жители набросились на незваных тостей, рассываниямих в длов берега. Некоторые сбетали в деревню и вернулись с вилами и охот-иччыми ружьями. Впрочем, до перестрелки дело не дошло. После короткой стычки, в которой с деревенской сторому частвовали в основном женщины, чекисты отправились восвожи.

Вернувщиеся на виллу охранники выглядели довольно жалко: у одного было расцарапано лицо, у другого заплыл глаз, кому-то оторвали рукав. В корзине с рыбой наципась всего пара рыбок того сорта, какой нравился Стапину...

Узнав о том, что произошло, Сталин приказал грузинским "органам" арестовать всех жителей деревни, за исключением детей и дряхлых стариков, и сослать их в Казахстан за "антиправительственный мятеж".

 Мы им покажем, чье это озеро! — злорадно произнес "отец народов".

3

В подготовке московских процессов Паукер не участвовал. Охрана Сталина и других членов Политбиро счяталась горазло более важивым делом. Но, полагая, что согрудники НКВД, причастные к процессам, получат ордена, Паукер решил внести и свою летпу и каким образом тоже заслужить орден. Он вызвался лично промзвести арест некоторых бывших оппозиционеров.

Летом 1937 года, когда большинство руководитслей НКВД уковало арестовано, в парижском кафе в случайно встретим одного тайного агента Иностранного управления. Это был некий Г. — венгр по нацкональности, старый приятель Паукера. Я считал, что он только что прибыл из Москвы и хотел узнать последине новости о тамошних арестах. Приесп к его столику.

 Как там Паукер, с ним все в порядке? — осведомился я в шутку, будучи абсолютно уверсн, что аресты никак не могут коснуться Паукера.

 Да как вы можете! — оскорбился венгр, возмущенный до глубины души. — Паукер для Сталина значит больше, чем вы думаете. Он Сталину ближе, чем друг... ближе брата!... Г., кстати, рассказал мие о таком зиизоде. 20 декабря 1936 года, в годовщину основания ВЧКОЛТТУ-НКВД Сталин устроил для руководителей этого ведомства небольшой банкет, пригласив на него Екова, Фриновского, Паукера и нескольких других чекистов. Когда присутствующие основательно вышии, Паукер показал Сталину мипровизированное представление. Поддерживаемый под руки двумя коллегами, игравшими роль тюремных охранинков, Паукер изображати устранивной представление. В подвал расстреливать. "Зиновые ва" беспомощно висел на длечах "охранинков" и, волоча оти, жалобно скузии, испутанно поводя глазами. Посередне комнаты "Зиновыев" упал на колени и, обхватив руками сапот одного из "охранинков", в ужасе завопни: "Покатуйста... ради Бога, товарищ... вызовите Иосифа Виссарионовича!"

Сталин следил за ходом представления, заливаясь смехом. Гости, видя, как ему ігравится эта сцена, наперебой требовали, чтобы Паукер повтория се. Паукер подпушнияся. На этот раз Сталин смедля так неистово, что согнулся, хватаясь за живот. А когда Паукер ввел в свое представление новый знизод и, вместс гого чтобы падать на колени, выпрямылся, простер руки к потолку и закричал: "Услышь меня, Израчль, наш Бог есть Бог единый!" - Сталин не мог больше выдержать и, захлебываясь смехом, начал делать Паукеру знаки прекратить представление.

В иоле 1937 года к нам за границу дошли слухи, будго Паукер снят с должности начальника сталинской охраны, В конце года я узнал, что сменено руководство всей охраны Кремля. Тогда мне еще представлялось, что Сталин пошадит Паукера, который не голько пришелос мул по нразу, но и успешно оберетал его жизнь целых пятнадцать лет. Однако и на этот раз не стоило жатать от сталина проявления человеческих чувств. Когда в марте 1938 года, давая показания на третьем московском процессес, Ягода сказал, что Паукер был немецким шпиолом, я понял, что Паукера уже нет в живых.

## "НЕ РАДИ ВРЕМЕННОЙ СЛАВЫ И ЧЕСТОЛЮБИЯ..."

Слою "невозвращенен" долгое время было символом измены Родине и предагельства Так, как правило, называли людей, по различным прачинам отказавшихся от возвращения в СССР, а е 1829 г. отказ верпуткае на Родину рассматривался как тосударственное преступление В конце 29-х — начала 28-х годов этот вопрос неоднократно обсуждался в выссших ущелонах посумента предагельное преступление В конце 29-х — начала 28-х годов этот вопрос неоднократно обсуждался в выссших ущелонах посумет засединий Политборо ПК ВКИ[6], предвидума ПКК ВККП(6) В конечном иготе оснью 1829 г. в Уголовно-троцессуальный колек РССР Выда выедена статья, предусматривающая уголовную ответственность за отказ верпуться на Родину, Непосредственным толиком для этого послужило бествю с дипломатической службы первого състивка состекого състивка состекого състивка состекого състивка состекого състивка состекого състивка състивка

Восстановление исторической истины и справедливости не только ставит вопрос о политической оценке этого явления в целом, но и требует установить истинные мотивы этих поступков.

Становление тоталитарной командно-административной бюрократической системы и утверждение режима личий власти Сталина в партии и государстве не были сдиновременным актом и отнодь не проходили при одобрении или же полном молчаливом согласии абсолютного большинства населения. Демокралические традиции российского освободительного движения, существовавшие в партии и государстве, выливались в попытки сопротивления сталиницие. Они предпринимались в радах рабочего класса, и среди крестьянства, и среди интеллигенции, и среди старой партийной гварами.

С.И.Сырцов, М.Н.Рютин, В.Н.Каюров, А.П.Смирнов, Н. Эбимонт, В.Н.Толмачев, Г.Н.Каминский, И.А.Пятницкий – эти высоковаторитетные партийные и советские рабоники в различное время поднимали голос против режима. который складывался в дартии и государстве.

доводь и в подгото мустуация сесто в период чудовищного раздоводь и подгото в периодов, в период чудовищного разворть навиго массовыму верпрессой, против безгаковия и производа выступили представители карательна-административных подганов — работивки прокупутры. Так, назланияму правалений НКВД Капустен и Дерибас были репресстрованы с формулировкой — дая нежелание борототь в врагатым инпораз".

С протестом против сталинской диктатуры выступали профессиональные дипломаты и разведчики, находящиеся по долгу своей службы за границей. Их протест выражался прежле всего в отказе вернуться в СССР.

В.Кривицкий, А.Бармин, И.Рейсс, Ф.Раскольников повели борьбу со сталинщиной, обратившись к мировому общественному мнению, международному рабочему движению. Советская пропагандистская машина всех их объявила изменниками и предателями.

Большой международный резонанс имело в 1938 г. бегство за границу начальника Управления НКВЛ по Лальневосточному краю Г.С.Люшкова, депутата Верховного Совета СССР от Камчатско-Колымского округа. Люшков перещел советско-китай- скую границу в районе города Благовещенска 13 июня в 5 часов 30 минут утра. Его предшественники на этом посту - Т.Д.Дерибас и В.А.Балицкий - были к тому времени уже репрессированы. Попросив политическое убежище у японских оккупационных властей, Г.С.Люшков заявил, что он "изменил Сталину, но никак не Родине, которая вся ненавидит диктатора". В интервью журналистам Люшков заявил, что Сталин уничтожил Коммунистическую партию и установил режим личной диктатуры, что Сталин "принимал участие" в расследовании обстоятельств убийства С.М.Кирова, а также всевозможных заговоров, провокатором и инициатором которых был он сам. По словам Люшкова, за участие в "заговорах" было расстреляно 40 тыс. человек.

На этом фоне совершенно незаметно прошло бегство от Сталина автора этих записок. Это был последний крупный перебежчик, невозвращенец предвоенной поры...

В кадрах Главного управления государственной безопасности НКВД СССР он значился под своим настоящим именем - Лев

Лазаревич Фельдбин<sup>3</sup>.

Его биография фактически неизвестна советскому читателю. В своих записках о себе он написал мало, а в официальных справочниках сведения о нем не содержатся. Поэтому цель настоящего очерка двоякая. С одной стороны, познакомить читателя с основными вехами биографии Л.Л.Фельдбина. С другой стороны, попытаться оценить достоверность сведений, которые

содержатся в книге.

Л.Л.Фельдбин родился 21 августа 1895 г. в г. Бобруйске в семье лесоторговца Лазаря Фельдбина. Большинство его родственников еще в 1885 г. переехали в Палестину и в США, где успешно занимались коммерческой деятельностью. Он мечтал о военной карьере, однако до февральской революции путь в военное училище был для него закрыт. Из архивных источников известно, что он в 1917 г. закончил 3-е Московское военное училище и в чине подпоручика был направлен на фронт, но принять участие в первой мировой войне фактически не успел. Революция, гражданская война привели его в ряды Красной Армии и в партию большевиков.

Л.Л. Фельдбии пранимал активное участие в гражданской войне, сражден на Искосточном фронте. Занимал пост начальника контуразведки XII арани. В его непосредственные объязиности вкодил организации притиванские отрядов в тыту белопольских войск, диверсий, сбор разведьвательных данных. Тогда же судьба осела Фельдбина с Ф. Дрержинских который возглавлал тыл Иго-Западного фронта и был часчом Польского ревкома. Дл. Деськом с с без от влазах М. У. Дуерраниеских предоста предоста и контраляецки. В 1921 г. Фельдбин менилен на кневанием Варии Гольского нецкой.

После окончания гражданской войны он работал помощимком прожурора Верхивнок Суре СССР, принималучаетие вполготовке первого Уголовного корскса СССР. В 1924 г. Л. д. февдбия был первевсен в Экономическое управление ОГПУ на должность заместителя начальныха управления. Этот отдел суправление был образован в осставе ВИК для выполнения задач по борьбе с саботажем, спекулицией и преступлениями по должность, кономическим вредительством и шимомажем. В обязанности Фельдбия вкодили организации надгора за деловыми людюми и бичнесеменами из капиталистических стран, заключавщими торговые сделки и получавщими концессия в Советском Союзе, а также организация экономического шпионажа за рубежом. В 1925 г. Л. Л. Фельдбии перешел на работу в Управление по-

граничной охраны ОППУ СССР, откуда был направлечений и произ потраничной бриталь в Рудико. Обстанивлена в медакилься то время была очень слижны. Попытки мирного урсударования после выора частей XI дамии в 1922 г. в укладист, а страни фактически продолжалась гражданская войка. Выста и фактически продолжалась гражданская войка. Выста и 1. Февърбина ваходились замачительные вооруженных силым 6 полков общей численностью 11 тысяч человек личного сетема. Ему далась басетице решить задачу по бложировке советской границы с Турнией и Ираном, что фактически лицикотуруниских постанице поддержки изине и половольдо в конечном игоге к 1926—1927 гг. полностью изолировать и разгромить восставилих.

Однако боевая деятельность Л.І. Фельдонно бълда внезанию прерована. В 1926 г его направляют руководителем советской грезидентуры в Париже, и там он долгое время работает под фамивие Николаев. В своих записках Фельдони пишет, что бълд назначен начальняком иностранного отдела Экономического
управления ОТПУ и упольномоченным госконтроля, отноначальняком иностранного отдела Экономического
начам, хранициямися в советских рахивах этом не подтверждается
Очевидно, круг его обязанностей бълз значительно шире и сложсмидировках. Так, с 26 сентября по 30 ноября 1933 г. он нахомидировках. Так, с 26 сентября по 30 ноября 1933 г. он находалеля в США, где впервые еготретьться се совомия родственном

ми, которые к этому врсмени занимали прочное положение в

американском деловом мире.

В 1933—1935 гг. Фельдбин высэжал в Германию, Францию, Чехословажию, Автерию, Шнейцарию. Особое вимнание при этом удельнось его работе в Германии, где после прихода к власти Гитлера все больше усиливались позиции реваницистов. Естоснования полагать, тот Фельдбин долгое время находился и в Антлии, сохдаван там разведывательную есть, поскольку в 50-х годах порыжать вездесущих легитов ФЕР великолепным знанием топографии английской столицы, особенно правительственного и делового центра.

Одним из главных заданий, которое пришлось выполнить Орлову в Испании, была организация вывоза в СССР испанского

золотого запаса. История этого дела такова.

16 октября 1936 г. Орлов получил из Москвы телеграмму следующего содержания ". Совмество голипреом Ровенбертом организуйте по согласованию с Кабальеро, главой испанского правительства, отправу кспанского золотого запаса в Советский Союз. Используйте для этого советское судно. Операцию провести в абсолютной тайне. Если испанцы интрефот от выс расписки, откажитесь, повторню, откажитесь подписывать какой быт он и было документ и объястие, что форменные расписки будут выданы Госбанком в Москве. На вые подлагается персопальная ответственность за успек этой операции. Розенберг, соответственно, предупрежден. Иван Васильевич". Под этим пседонами объясть в соответственно, предупрежден. Иван Васильевич". Под этим пседонами объясть стани;

Золотой запас Испанской республики к этому времени был вывезен из Мадрида в Картахену, где хранился в пещере. Он составлял 600 тонн золота на общую сумму 600—700 млн. долларов.

Розенбергу и Орлову предстова разговор по этому щекоглянвому вопросу е министром финансов Испания Хуаном Негрипом. Одиако, как впоследствии утверждал А. Орлов в комиссииссивате США, они бали, просто оппарациеныї, жак быстро по дал себя уговорить. Очевидно, почва для такого селащения уже была подготовлена ускливних советского терратового представителя в Испания А. Станценского, который, кстати сказать, также был сотрудником НКВД».

Транспортировка испанского золота на советские суда

производилась в глубочайшей тайне в течение трех дней. В качестве грузчиков были использованы танковые экпизы, советских инструкторов", находящиеся тогда в Испании. В целах констирации Александр Орлов именовался, мистером Блэкстоном из Национального банка США", которого якобы Рузвельт лично направил в Испанию для перевозки золота в Вашинитель

Операция была блестяще завершена, и испанское золото, которое сопровождал А. Сташевский, было доставлено в Одессу, а загем, уже поездом, — в Москву. Участники столь ответственной операции были представлены к правительственным наградам. А. Сташевский был награжден орденом. Пенина, чиновник испанского казначейства Мендес Асто и министр республикам. И ской авиации Идальто, ри Киснерос были приняты Сталиным. И

только Орлов не был отмечен.

Весной 1937 г. большинство руководителей ОПТУ-НКВД было арестовым (о подлие унитожено), средя инх: ГА Мотчанов, А.М.Горб, М.И.Гай, Г.Е. Прокофьев, Л.Г.Миронов, А.М.Шания, К.В.Паукер, А.Х.Артузов, Г.И. Бокий и др. К этому времени уже был арестован бывший нарком витутерних дел Г.Г.Ягода. Это были коллеги А.Орлова по работе, со многими из которых у него были дружеские отношения.

От военных советников, приезжавших из СССР, доходили слум о массовых репрессимх в армии. Тля, Берзии было гозавани из Испании, награжден орденом Ленина, повышен в воинском завания, вновы вызначен на должность начальник в Тланного разведывательного управления, а затем арестовам, обвянен в организации. На трянийской пиличеноской оглагизации. Ч по всеготелян

В Испании Орлов успешню работал, часто бывал на фронте. Партизанские отряды, водълваляемем советскими иструкторами, наноскли ощутимый урон франкистам. Так, действия партизанских отрядов в провинции Рио Тинго заставили тенерала Франко снять с фронта две дивизии для обеспечения собственного тыла.

Сталинское вмешательство в гражданскую юбну в Испании преподносильсь каз акции витерыциюнальной бескорыстной помощи в борьбе против фациистской агресски. Однако по сути об была попытка экспорта, амировой социалистической революции". Благородная идея помощи демократии вступала в птотвюречие стайной цельно сталинской вягократии, нособечно целями ее достижения. Сегодия уже не секрет, что в то время, когла официальная советская пропаганда клеймила фациим, доверенное лицо Сталина Д.Канделаки вел в Германии персговоры о заключении остащения с Гитатером. В Испанию быль задачей которых было уничтожение стороникию Троцкого. Как правило, всех троцкистов лжню объявляла пособичества фанкатсям или объявляла. шпионами в пользу Германии.

Весной 1937 г. в качестве "комбрига танковых войск" в Испанию прибыл известный работникам органов террорист НКВД Болодии, а папутсте 1937 г. А Суцкий, цачальник иностранцог отдела ГУГЕ НКВД СССР, сообщил Оразору, что секретные службы Франко и гитлеровской Германии разработали пенцальный пала тео похищении и Испания дал тою, чтобы получить ценную информацию военно-стратегического характера, и учесомат Оразова о дополнятьльных мерах по отего охранс, коттрые сах Оргов справедливо оценивал как предварительную под-тотовку к своему устранении.

В октябре 1937 г. после операции по уничтожению И Рейсеа В Испанию прябыл С М.Шпиствальдах, заместитель начальника иностранного отдела ГУГБ НКВД СССР. Орлопу стало известно, что он встречалься с Болодиным, и разговор касалел спо, Орлопа, работы. Шпигельстваеу подчинались так называемые "подвижные группы", кождящие в Заграничный оперативный центоданный по указанию Н.И.Ежова для приведения в исполнение мертиль пригороров, выисенных заочно по гопошении наиболее активных деятелей — эмигрантов или советских граждаи, 
перециедциях на положение небезпращение.

Приближалась развязка. В связи с бегством руководителя советской военной разведки в Западной Европе В.Г.Кривицкогов внимание на какое-то время было отвлечено от Орлова. Однако

летом 1938 г. подошла и его очерсдь.

9 июля Орлов получил телеграмму от Ежова, где ему предписывалось прибыть в Парим и вместе в генковсуюм быроковым отправиться в Антверпен, где 14 июля должно было якобью сожться взякое совещание на борту парохода "Свирь". Ответ Орлова был лаконичен: "Прибуду в Антверпен в назначенный день",

Дальнейшая история бегства Орлова в Америку через Канаду достаточно полно изложена в его предисловии к книге.

Письма Стальну и Ежову, касающиеся судеб его матери и матери сто жены, были отправлены Орловым через посредниястов Натана Круника, одного из его родствеников, который его время собирален в Европу. Предстояло не только обеспечить сушествование в США, не и получить право на проживание. Посредником Орлова в столь деликатном деле выступил представы-

Через две недели в Вашингтоне состоялась встреча Орлова с министром оссиции США Фронсисом Биддлом. В ответ на вопрос, имеет ли он средства для проживания в Америке, Орлов сказал, что у него в наличии 22 800 долларов. Проживание в США скуб было дарусцисно, однако инжаких официальных документов при этом выдано не бъло. В 1940 г. он бълг зарегистрирован как имостранец, однако в регистрационном документе место житель-

ства указано не было.

Началась долгая, полная скитаний жизнь. Семья его не жила подолгу на одном месте. Связь с Файнерти, ставшим его доверенным лицом, поддерживалась через газету "Нью-Йорк таймс" путем публикации в ней объявлений. Сам Орлов регистрировался то как Александр Берг, то как Александр Фельд. то и как Леон Курник. Жена проживала под своей девичьей фамилией – Рознецкая. В 1940 г. семью постигло несчастье – от ревматизма умерла дочь Вера.

Орлов становится постоянным читателем Кливлендской публичной библиотеки. Он просиживал тами дни, и вечера, штудируя доступные ему советские и эмигрантские периодические издания.

Закончилась вторая мировая война, начался период "колодпой войны", бывшие союзники переходили к конфронтации. У А.Орлова постепенно рождалась книга, раскрывающая историю стадинских преступлений.

Первые главы. Тайной истории сталинских преступлении: были публикованы в журлав. "Лайф" в феврале 1953 В том же году книга была полностью опубликована издательством же размера доставления пределения в первесий, иставиский, иставиский, китайский и япоиский языки. Публикация проплем ффект, подбольна взравы бомбы. Напомим, что продолжалась конфроитация США — СССР, што активное преследование всех, коб был хоть как-то подозревам в связум с СССР и вообще с коммунистами. Для ФБР появление беглого генерала-чекиета видилось неокразимость. Началось расследование Прожде вего его заставили подтвератить все расходы, дабы установить не получал, по с за это времи помощи по линия сометский разсостоялось заступливание отчета по делу Орлова в Комиссии по поседенным активающим соборя по делу Орлова в Комиссии по поседенным активающим соборя по делу Орлова в Комиссии по поседенным активающимих собо лего-помост.

Материалы этого слушания были опубликованы и составили изданел. Наспедие Александра Одолой: Его выступление перед загенами Комиссии сената отличалось большей сдержанностью, чем книга. Много было опущено, хотя кое-сто и добавлено. Так, он назваза гачетов ОТПУ действовавших в керужения Д.Д Троцкого в сего сыла, в экспности, из был назвази Марк Зоотото образовать по предеставления загенами, которые цаходится на секретном — до селя пор! — хора сел

Однако положение Орлова и его жены продолжало оставаться сложным. Советскам сторона прилагала определенные усилия, с одной стороны, чтобы дезавуировать в печати сообшенную им информацию, а с другой, пыталась найти с изм контакт. Высказывались нелепейциие предположения по поведу ворении Орлова в США. Оргова с отменен одного дожеперации образовать и при при при при при при при при цилось. Его личность подтвердии Фронски Бидла, и Орлову было дамо официальное разрешение на проживание в США.

7 апреля 1973 г. Александр Орлов – Лев Фельдбин – умер в Кливленде

Несколько слов о достоверности фактического материала, представленного в книге. В предпеловия ватор оговаривается, что многот гласствисму расказов от со состужнице по зокозоническому отлачу ОППУ и поэтому нопрос в достоверности тех, или пных фактом как бы остателя на состетиет как пообщаля ти сведеном. За является учето издожение тайтой истории в противовее официали правляется изобретением автори. В противовее официального правляется изобретением авторы. Еще ризокий в история Системи Траиман отнека тайтые преступления двенадиати ризоких и зараб. Придоврывай история Системи византийского императора Метиниям Прокопий Кесарийский оставил нам "Тайцую историю" в отличие от истории официальной.

В истории России также можно найти примеры создания книг добличительной истории". Так, князь Андрей Курбскии в иереписке с Иваном Грозным указывал, что "не ради временной славы и честолюбия взялся он за перо, а дабы раскрыть престу-

пления"...

События, о которых поъествует автор, охватывают сравнительно небольшой по хронологии, но чрезвычайно насыщениый событиями отрезок времени. Отсчет начинается с трагических событий 1 декабря 1934 г., когда в Смольне з револьверным выстрелом был убит С.М.Киров, один из наиболее иопулярных руководителей партии. Главным исполнителем этой задуманной Сталиным акции стали органы государственной безопасности. К этому времени там уже был накоплен известный опыт в организации и проведении такого рода крупномасштабных акции. Показательные процессы конца 20-х – начала 30-х годов, осуществление "ликвидации кулачества как класса", борьба против инакомыслия в партии и государстве - вот далеко не полный перечень тех "практических мероприятий", в которых получали обкатку будущие инициаторы процессов. Возникнув в годы гражданской войны как чрезвычайные органы защиты завоевании революции, органы ОГПУ постепенно превратились в послушное орудие укрепления режима личной власти Сталина в партии и государстве. Книга Орлова, а также документы свидстельствуют, что органы ОГПУ вначале находились под контролем партии, а затем - лично Сталина. Привсдем несколько примеров. Так. в 1922 г. после соответствующего разрешения

ЦК РКП(б) для работы в органы ОГПУ стали брать бывших сотрудников охранного отделения "как специалистов по ра пработке антисоветских акций". Прежде всего стоял вопрос оборьбе против влияния в рабочей и крестьянской среде социалистиче-

ских партий - меньшевиков и эсеров"

В 1923 г. комиссией ЦК РКП (б) было принято решение, облзывающее всех коммунистов информировать органы ОГПУ и соответствующие партинные комитеты о всех "непартинных разговорах".<sup>10</sup>.

Члены коллегии ОГПУ и руководители отделов и управлении были включены в номенклатуру ЦК партии, и Сталии лично контролировал все кадровые перемещения Так, именю по его настолнию в 1926 г., после смерти Ф.Э.Дзержинского, который не был твердокаменно стоек по отношению к "объединенной левой оппозиции ("троцкистеко-зиновыевский блок"), председателем ОТПУ был назначен В.Р.Менжинский вместо предлагаемых кандидитур Г.К Орджомикадзе и А.Имколна. Колебия в 1930 г. в сторону поддержки группы Бухарина стоили поста начальнику иностравного отдела ОТПУ М.А.Толицосеру!

В сфере пристального внимания партии. Сталина находились не только калровые вопросы, но и методы, формы работы органов государственной безопасности. Об этом свидетельствуют доподнительные материалы по изучению так называемого "Шахтинского дела", переписка Сталина с Молотовым относительно подготовки процесса Промпартии, тома по делу "Трудовой крестьянской партии". По прямому указанию Сталина, органы ОГПУ в конце 20-х годов начали проведение крупномасштабной операции "Противники", заключающейся в сборе сведений о лицах, якобы выступавших против генеральной линии партии и якобы принадлежавших к так называемому "правому уклону". Объектом операции стали сначала сторонники Н.И.Бухарина, а затем постепенно все те, кто негативно отзывался о Сталине: на них, по прямому указанию Сталина, местные органы ОГПУ стали заводить специальные формуляры. Уже в первой половине 30-х годов эти выступления стади приравниваться к государственному преступлению.

Сталин и его окружение были полностью в курсе другой операции - "Свояки". Теперь объектом зловещего внимания стали лица, когда-то принадлежавшие к левой оппозиции, а также родственники и знакомые Л.Д.Троцкого, Г.Е.Зиновьева, Л.Б.Каменева. Вся эта "работа" секретно проводилась политическим отделом ОГПУ, во главе которого стоял бывший начальник Ивановского управления ГПУ Г.А Молчанов, работе которого Орлов посвятил немало странии своей книги Замстим только ряд неточностей, допущенных автором: 1) Г.А.Молчанов имел только один орден Красного Знамени, которым был награжден в 1933 г. после разгрома "Союза марксистов-ленинцев" и "Бухаринской школы"; 2) в октябре 1936 г. Молчанов получил повышение в чине и несколько позже был направлен на должность наркома внутренних дел Украины: 3) в ходе работы февральско-мартовского Пленума 1937 г. он был обвинен Ежовым и Аграновым в саботаже, смещен со своего поста, арестован 3 марта 1937 г. и через некоторое время расстрелян12.

Излагай версию убийства С.М.Кирова, А.Орлов уделяет много винмания вопрос увазимоютоннения Кирова со Стадиным и с другими членами Политборо ЦК ВКП(б). У читателя певольно складивается впечатаение (которое, между прочим, подкрепляется рядом работ современных публицистов и историкаватериативы социализма." Изучение документальных материалов показывает, что то не так. Действительно. СМ Киров был одним из авторитетных руководителей партии и государства, одвыко противопоставлять сто възглуды сталинским не приходител. Ол был несомнениям сторонником жесткого проведения генеральной язини. Веролтно, сововоб для такой верени послужило его выступление на заседания Политборо в 1932 г. против предложения Сталина в необходимости смертного приговора предложения Сталина в необходимости смертного приговора был один манадилет в члены ЦК ВКП(б) МН Респир, которыя был один в предложения делогом предсегова пенением Смертная казаль Ротипу была смогам вырежистов-ленияцея ного заключения, а за Кировым закревился ярлык оппонента

Сталии умето скрывал свою роль руководителя мишивы герора. Он неоднократно на словки выступал как побринк герорае. Он неоднократно на словки выступал как побринк героваедливости, подчеркаван, что сам полжине дестчольни производа и безакония, о которых становилось высетно. Так, 15 сентябри 1934 г., по его предложению было принято решение Политборо ЦК ВКП(б) о проверке работы органов НКВД специальной комисский в составе Л.М. Кагановича. В в. Куйбышена, исменский были четко сформулированы самим Сталиным. Оребодать невыно пострадавших, если таковые окажутся. Очитегить ОТПУ от посителей специфических "следственных присчов» и накажать последном, невзирая на лица!

В коще ноября 1934 г. были подготовлены продварительные выводы комиссий и намечено по расмотрение в начыле дежабря на заседании Политборо ЦК ВКПО. В проект постановления быль внесет специальный гочкористен и едископыю методов следствия и наказание вировые. "Однако убинство Кирова соряда принятие этого решения". Однако убинство Кирова соряда принятие этого решения. Небельитересно ответить, что общее руководство работой этой комиссии осуществия институть, что общее руководство работой этой комиссии осуществия институть общее руководство работой этой комиссии осуществитуть общее обще

По указанию Стадини. Н.И. Ежов к лету 1936; г. подготовы в режовите. Большой "торенческой работа" под нажванием дофракционности к открытой контрревалющиг", в которой създержалось, "теоретическое" обоснование перехода оппозиции в дагераоткрытой контрреволюции. Подпре именно она была положена в снову долживстных инструкций работников ряда отделов НКВД.

Большое внимание в книге А.Орлова уделяется подготовке веех трех так называемых "московских процессов". Рассказ о подготовке первого процесса, когда на скамье подсудимых оказались Г.Е.Зиновьев, Л.Б.Каменев и другие старые члены большевистской партии, основывается на рассказах чекистов и на публикациях в эмигрантской печати, в изданиях .. Социалистический всстник" и "Бюллетень оппозиции". Целиком поддерживая мнение о "верховной режиссурс" Сталина, Орлов много пищет о роди Молчанова и Ягоды в подготовке этого процесса Здесь хотелось бы сделать искоторое уточнение.

Из документальных источников известно, что особую роль доверенного лица Сталина в подготовке этого и последующих процессов сыграл заместитель Ягоды Я.С.Агранов. Именно его в условиях строгой конспирации пригласил к себе на лачу Ежов и передал указание Сталина об усиленных поисках связей фракционеров с троцкистами-террористами и т д. Об этом Агранов лостаточно подробно говорил на собрании партийного актива ГУГБ НКВД в марте 1937 г. 15. Сегодня документальными материалами подтверждается, что состав обвиняемых по первому процессу был подобран лично Сталиным, а обвинительное заключение несколько раз правилось им при активном участии Л M Кагановича<sup>18</sup>

Говоря о следователях НКВД. Орлов много внимания уделяет Б.Д.Берману, с которым его, по всей вероятности, связывали дружеские отношения. Вряд ли можно согласиться с его характеристикой, данной Берману. Пожалуй, это наиболее типичная фигура аппаратного работника ОГПУ того времени. Выходец из семьи мелкого собственника, он в 19 лет поступил на работу в органы ВЧК. Его брат М.Д.Берман в 30-х годах был начальником ГУЛАГа. Сам Борис Берман работал сотрудником иностранного отдела ОГПУ. После выполнения в Германии очерелного секретного залация, вернулся в Москву и в начале 1936 г. был включен в группу следователей, готовящих первый московский процесс. После прихода Ежова в наркомат внутренних дел в октябре 1936 г. Б.Берман принимал активное участие в дополнительном расследовании дела уже находящихся в заключении . правых" - М. Н. Рютина, А. Н. Слепкова и др.

В начале 1937 г. Берман получил повышение – был назначен наркомом внутренних лед Белоруссии. За время пребывания его на этой должности, в общей сложности около года, в Белоруссии было репрессировано 85 тысяч человек. В феврале 1938 г. за "образцовое и самоотверженное выполнение важных правительственных заданий" Берман был награжден орденом Ленина и отозван на повышение в Москву, а 24 сентября арестован как участник "заговорщицкой организации правых в НКВД и

Некоторые факты и подробности, приведенные в книге, почерпнуты, надо полагать, из эмигрантской периодической печати. Так, впечатляющее описание поезда Сталина, вероятно, основано на статье "Поезд диктатора", опубликованной в эмигрангском журнале "Знамя России", а эта публикация, в свою очерсдь, базируется на информационно-разведывательной своиж организации "Кретаниская Россий", которая имела своих агентов в Советском Союзе." Так же обстоит дела енскоторымидругими источниками. Конечно, эти материаль не оквивалентны по своей достоверности личным впечателения автора и информации, почерпнутой из бесед к колд-гамия.

Некоторые сеылки на устные беселы, рассказы, как правыло, уже давно исчелувание свидетелей сенистов, не постверыденные документами, остаются на совести анторы. Можно также предположить, что одним из источников, которыми активно пользовален А Орлов, были разведывательные сводки Российского общевовиского союза. Вратства Русской правцы и других военно-политических организаций эмиграции. Предположение основано на сопоставлении соцержания книги Орлова с документами и материалами, хранищимися в коллекции Русского зарубежного исторического актива в ПГАОР СССР<sup>12</sup>.

В кинге А Орлова, умного и наблюдательного человека, содержатея интересные наброски характеров-портретов разгелей партии и государства. Это — В В. Куйбынгев, Я. Э. Рудутак, А. С. Енукидос, Т. К. Орджоникидос, А. М. Горьжий, А. Я. Вышинский, Н.И. Бухарии, Н.И. Крестинский, Надежда и Павел А. тидуевы. Миоте из тих коротких исторических потретов-оскизов основаны на рассказах различных лиц, близко знавших этих лодей.

Документы позволяют внести некоторые коррективы в записки А Орлова; в частности, носокодимо иметь в виду раскождения с сегодиншией трактовкой отдельных исторических событий, основанной на ставшем известным документальном материале.

Так, в записках передается одна из версий смерти Надежда. Альимуевой – жены Сталиным по другой версии, ота поточнята с собой после сеоры со Сталиным по время банкета на квартире В.М.Молотова. Документы, сищетельствуют, что осенно 1932 г. недовольство сталинским режимом достигло своего апотев. Толоди а Украине. Северном Кавкаса. Дону и Поволжые, выступления рабочих в городе, попытка старой партийной гвардии обратиться с апсталицией на действии Сталина ко всей партии, конечно же, не могли пройти мимо се внимания. Н Аллилуева разава не голько о фактах колода и людоседтва, о чем пинет Орлов. Она, безустовно, была информирована о тех траконовских мерах, которыми, по предложению Сталина, подавальство в стране. Ес самоубийство было, по сути, также формой протесты против деспотии.

На страницах книги читатель знакомится с одной из версий тибели аванториста и чекиста Я.Г.Блюмкина. Бавший левый эсер, опработал в ВЧК с 1918 г. и был непосредственным исполнителем убийства германского посла графа Мирбаха. Приговоренный в расстрету. Елемкий был помилован и принимал активное участие в гражданской войне. После окончания гражданской войны работал в иностранном отделе ОПТУ. В середине 20-х годов Блюмкии в тоге буддийского паломника побывал в Тибете, затем посетил Яффу, Дамаск, Кашр, Константинополь. Здесь судьба свела его с опальным Л. Д.Троцким, и он взялся за выполнение ряда его продустий.

Оразов правильно указывает на роль К Радска, который, по Сути, выступла в роля проможатора, проинформационаю Сталина о сведях Блюмкина с Троцким. Однако из документов известно, что к этому временн уже последовало учеможление из ближайщего окружения Троцкого, что на острове Принкипо появился некий чежите, именций с ими рад конфаренциальных документы по предоставления предоставления по по между предоставления по по предоставления по между предоставления по по по по между предоставления по по между предоставления по по между предоставления по между по между предоставления по между между по между между между между между между между между

Некоторые эпизоды из жизни Лизы Горской, описанные Орловым, представлены в несколько искаженном свете. Она была сотрудницей Американского сектора ИНО ОГПУ. Дворянское происхождение послужило причиной ес исключения из партии во время партийной чистки. Председателем комисси по чистке в аппарате ОГПУ был М.А.Трилиссер. Ему Горская передала информацию о своих разговорах с Блюмкиным, с которым уже давно находилась в близких отношениях. Об этом Трилиссер проинформировал Сталина, который уже знал о встречах с Троцким от Радска. Далес события развивались почти так, как описывает Орлов: погоня по улицам Москвы, арест и расстрел. Судьбу Блюмкини решала "тройка" - Менжинский, Ягода и Трилиссер. Ягода настаивал на расстреле, Менжинский колебался, Трилиссер был за сохранение жизни хорошему специалисту. Однако все решил звонок из секретариата Сталина – и Блюмкин был расстредян. Эта история была в 1930 г. подробно описана

Орлов допускает еще одну негочность, когда пишет, что Трилиссер находился в подчинении Ягоды. Эстог не было: М.А.Трилиссер так же, как и Ягоды, яплялся заместителем предсагаля ОПТИ В Р. Меньмиского и был уленом коллегию ОПТУ. Г.Г.Якода курировал отделы, которые исти работу внутри СССР, а в подучивении у М.А.Трилиссера былы имостранный отдел, и Управление пограничной охраны. Получив информацию об ошибках в аньетс, заполнению Г.Г.Ягодой при чистек партии (мы не можем утверждать, были ли эти ошибки преднамеренным). Трилиссере проинформировал об этом Сталина<sup>21</sup>.

ми), Трилиссер произврормировал оо этом сталина:

Что бы им писал Одлов о тайных сталинских претуплениях
и роди органов государственной безопасности ОПТУ—ИКВД в их
организации, все-таки в ней произвадывает некоторая идеализация потибшен чекитсткой, "элиты". Пистетное отношение с реодоции, к задачых социалистического переустройства, видимо,
сыградо свою родь. Ведь именно после октябрыскому покодению
бъльшевистской партии, к которой принадлежал А Ордлов, кзаалось, это "с. Дениным в башке, с наганом в рукс" можно легко рецить с дожнейшие задачи создания обисства величайшей, со-

циальной справедливости.

Сам А Орлов — представитель того общества "винтиков" которое создавал Стания. Все ти, винтики" выдужденно были пращаться со всей машиной, а если какой-либо из них меня обтрупна отказывалась или протестовала, машина бесположно размальнала их и продолжала вращаться дальше Судьба А Орглова свидетельствует об этом Правад, как им куже взаем одтовать. Однако он не стал борном со стальщимой, как И Реквать. Однако он не стал борном со стальщимой, как И Реквать. Однако он не стал борном со стальщимой, как И Реквать. Однако года она бъда тогова перемолоть его, кушка мыссбе и своей семье ценой длительного молчания. Зоистину, "не судите, да и не судмы будете.

Книга А Орлова "Тайная история сталинских преступлений видваке была опубликован на русском языке издальсством. Время имы" в 1983 г. Вспомним, однако, что писалась ова върусском заваже, а затем с 1951 г. в течение полутора лет преподилась женой Орлова на английский язык. Вместе с воспоминаниями бъщието советского разведчика В Г. Кринцикого, Явагентом Сталина" она стала въжным источником для сомысления темы "большой террор". Фундаментальная работа амерыканского историка Рибсрта Конквеста "Большой террор" не в малой степени основывалась именно на этих материалах.

Книга Одлова была своеобразным трамилином для западноевропейских и мериканских, а поднее и для советских читателей – в познавия исторической истивы о странных годых сталицины. Отдельные се изавы были опубликованы в советской печати – в сженедельным Московские повости и журналестоние: Привимая по начиние жир книги, вряд ди можно станить в упрек ватору негативные жирактеристики деятелей сталитской эпохи. Умы, факты, известные сегодия, во многом путверждают достоверность его информации и всихологическум четкоготь опена.

Актуальность этой кинги особенно вузросла, когда сонетские изтатели получили возможность познакомиться с цельям рядом уникальных исторических документов Комиссия Получебую ЦК КПСС по дополнительному изученном материалов, едизанных с необоснованными репрессиями 30-х — нанала 50-х годов, опубликованным в журнава. Унастия ЦК КПСС" в 1889—1991 гг. Эти документы, представленные стенограммами заседаний плечмов ЦК. Президуми ЦКК ВКП(б), отрывками из протоколов допросов, записками Сталина, Ежова, Молотова, Катановича и других, оказались вом многом страниец свыдетельства чекистов Миронова, Бераман, Шпистальнае сохраныше свидетельства чекистов Миронова, Бераман, Шпистальнае сохранытильства сокументы. Не думаю, что Орлов инсал разу громкого устемые сокументы. Не думаю, что Орлов писат разу громкого устемые дебствы-

тельно, как и реальный исторический деятель XVI в., он писал "не ради временной славы и честолюбия". Однако получилось так, что, помимо своего желания, Орлов оказался в сферс внимапия определенных кругов США и СССР. Вашингтон, после идентификации его личности, был запитересован в нем как в квалифицированном эксперте по советской истории. Москва была озабочена неожиданным появлением опасного евидетеля. В ноябре 1969 г. семью Ордовых неожиданно навестил гость, отрекомендовавинийся елужащим советской делегации в ООН Феоктистовым, с письмом "от одного из бывших коллег из Испании". Через некоторое время последовал телефонный звонок, и Феоктистов заявил, что в СССР восхищаются и интересуются "Тайной историей сталинских преступлений". К этому времени книга была действительно переведена на русский язык для еверхузкого круга партинных функционеров. Известно, что с книгои успел познакомиться Н.С.Хрущев. Но в середине 60-х годов "оттепель" закончилась, и начиналась борьба против "очернительства славной советской истории", и, следовательно, "восхищаться" книгой могли только на Лубянке и на Старой площади. Очевидпо, именно тогда в ход была пущена версия о том, что Орлов оставался агентом-"двойником", работая на американскую и советскую разведку, что к нему на связь был послан легендарный развелчик Р.Абель, что именно Орлов "заложил" Кима Филби. Мы же не располагаем еегодня материалами и документами, которые подтверждают или отрицают эту версию.

Сетодии, когда закладываются первые кирпичи и фундамент равнового государства, ситуации измениласие, книга становитея, доступной советскому читателю. Вс содержание хорошо корреспоидирустелее, документами, которые постепенно появляются из-под спуда спецърана тосударственных и ведометненных этом другию. Прододит раемя, и все тайное етановител вивым. Это в равной степени относител как к содержанию книги. так и к сусдабс сакого Дована. Стотрин требуется появетственное и полное историно-политическое, ист

## примечания

 Бесетво первого советника советекого посольства в Париже Г.М.Беседовского 2 октября 1929 г. послужито основанием для целой серии раззоблачительных публикаций в иностранной печатно деятельности советских пределавительства арубежом В вразиве П.Н.Милокова и в фонде. "Последник мовостей" содержитея наиболее полное собрание документальных материалов об этом.

 См.: Викторов Б.В. Без грифа "секретно". Записки военного прокурора. М., 1990. С. 268; а также см.: Расправа. Прокурор-

ские судьбы. М., 1990.

- Биография Л.Л.Фельдбина установлена по архивным материалам, храняцимся в ЦГАОР СССР, а также на основе материалов книги Г.Брук-Шеферда. Судьбы советских перебежчиков. Время и мы, 1983.
- Советский писатель О.А.Горчаков на основе архивных документов делает вывод, что Орлов систематически информировал руководство НКВД о работе и настроениях П.И. Берзина, См.: Торчаков О.А. Командары невидимого френта. Новая и новейшая история, № 1–2, 1990.
- Текст телеграммы цит по: Г.Брук-Шеферд. Судьба советских перебежчиков С. 220.
- Историю с вывозом испанского золотого запаса в СССР и роль в этой операции А.Станиевского подробно изложил В.Г. Кривицкий в книге "Я был агентом Сталина". См. русский персвод И.А Вишневской, М., 1991.
- И. Рейсс (наст. ими Натан Маркович Порецкий) кадровый советский размерчив правлени орденом Красного Знамени в 1928 г. Легом 1937 г. значил о спосм разравые с пристатурой Стальна и обратилел с письмом в ЦК ВКП(б). Убит в Шисицарии сотрудниками правичного оперативного центра НКВД 4 сентябры 1937 г.
- 8 В.Г Кривикий (наст. имя Самуил Гершевич Гиизберг) перешел на положение непозвращения в октябре 1937 г. 5 декабря 1937 г. в западных газетах было опубликовано сто письмо-обращение к рабочей нечати, к междупародному рабочему движению.
- 9 См. Центральный партийный архив, ф. 17, оп. 68. д. 630, л. 292.
- ЦГАОР СССР, ф 374, оп. 27, д. 7, л. 326.
- Трилиссер М.А. старый член большевиетской партии, профессиональный революциер.
   1923 г. старый член большевие с тетстем нариментерем образовать променентерем образовать при регустим весовилься образовать при компенентерем образовать при компененте
- Коллекция ЦГАОР СССР. Приказы по л/составу НКВД СССР за 1936—1937 гг.
- за 1936—1937 гг. 13. См. подробно: Известия ЦК КПСС, 1990, № 3.
- 14 Коллекция ЦГАОР СССР. Материалы архивно-следственного дела "Тракторцентра".
- 15 Там же.
- 16 Цит. по: Правда, 1991, 28 января.
   17. Реабилитация. Политические процессы 30-50-х годов. М.,
- 18. Там же. С. 187-188
- См.: Архивно-следственное дело по обвинению бывшего наркома внутренних дел БССР Бермана Бориса Давидовича.
- 20 См.: Знамя России, 1932, № 6, а также: ЦГАОР СССР, ф. 6075, оп. 1, д. 18, д. 78—79.

- 21. См.: ЦГАОР СССР, ф. 5826, оп. 1, д. 176, 177, 178; ф. 5853, оп. 1, д. 44, 45, 46, 49; ф. 6075, оп. 1, д. 18; ф. 6085, оп. 1, д. 35; ф. 6532, оп. 1, д. 100.
- О судьбе Я.Г.Блюмкина рассказал не только Г.А. Агабеков. Так, подробная публикация об этом появилась в журнале "Борьба", издаваемом Г.М.Беседовским. № 1–2, Париж, 1930.
  - дорьов , издаваемом Г.М. Беседовским. № 1—2, Париж, 1990.
     Нельзя согласиться с версией Орлова о том, что Трилиссер выпал Яголу Сталину.

Борис Старков, кандидат исторических наук

## Александр Орлов ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СТАЛИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Редактор И. Фомина
Оформление художника В. Сонкина
Художественный редактор А. Сухих
Техинческий редактор Е. Морозова

Дефекты воспроизведения настоящего репринтного издания обусловлены состоянием оригинала.

Подписано к печати 26.09.91. Формат 84×108/<sub>12</sub>. Бумага киижио-журиальная, 60 гр. Печать офестиям. Усл. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 22,77. Тираж 100 000 экз. Заказ № 2468. Ценя 9 руб.

> Издательско-производственное объединение «Автор» 123423, Москва, просп. Маршала Жукова, д. 39, корп. 1.

Издание осуществлено при участии кооператива «Гамаюи».

Отпечатано в типографии «Красиый пролетарий». Москва, Красиопролетарская ул., д. 16.

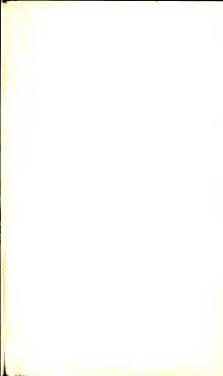

... Я чувствовал себя так. СЛОВНО сошел с тонушего корабля. неожиданно. без заранее ПОДГОТОВЛЕННОГО плана. без надежды СПАСТИСЬ...